

3/3/163





# ИЗЪ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

# младшій возрастъ.

Для высшиў начальныў училищь, торговыў школь, сельскиў двуўклассныў училищь и средниў учебныў заведеній мужскиў и женскиў.

# Часть І.

Со снимками съ картинъ извъстныхъ художниковъ.

Изданіе третье.

СОСТАВИЛИ:

Н. Н. ГОРОДЕЦКІЙ, П. Ө. ДВОРНИКОВЪ, С. А. ДМИТРІЕВЪ, А. П. ЗАБОРСКІЙ, Н. В. КАСАТКИНЪ, А. Е. КОРОЛЬКОВЪ, В. К. КРЕСТОВЪ, М. С. СЕМЕНОВЪ, А. С. ТОЛСТОЙ, Н. В. ТУЛУПОВЪ.

MICROTINED BY
UNIVERSAL (CO.)
LIER VIN
MASTER NEGATIVE NO.:
930124





PG 3201 1913 ch.1



# Изъ предисловія къ 1-му изданію.

Первое мѣсто среди учебныхъ предметовъ низшей и средней школы, безспорно, принадлежитъ родному языку. По самому характеру своему онъ является тѣмъ фундаментомъ, на которомъ школа строитъ все свое зданіе.

Нътъ другого предмета, который уже на первоначальныхъ ступеняхъ образованія могъ бы доставить столько матеріала для развитія разума и чувства, могъ бы такъ всесторонне затронуть душу ребенка, заставить зазвучать лучшія струны его сердца, какъ родной языкъ.

Однако огромная образовательная сила родного языка можетъ проявиться вполнѣ только при томъ условіи, если въ основу занятій по этому предмету полагается правильно поставленное развивающее и воспитывающее объяснительное чтеніе художественныхъ словесныхъ произведеній: «ни въ одномъ занятіи такъ многосторонне не затрогивается психическая дѣятельность учащихся, какъ въ объяснительномъ чтеніи, и ничто, какъ объяснительное чтеніе, не заключаетъ въ себѣ такъ много средствъ для развитія дара слова въ самыхъ разнообразныхъ его примѣненіяхъ» (см. программы городскихъ, по Положенію 1872 г., училищъ). Къ сожалѣнію, въ нашихъ школахъ интересы объяснительнаго чтенія иногда приносятся въ жертву ореографіи и неразлучной ея спутниицѣ — грамматикѣ.

Предлагаемая хрестоматія имѣеть въ виду исключительно задачи объяснительнаго чтенія: съ одной стороны, развить въ учащихся пониманіе духа русскаго языка и пробудить въ нихъ интересъ къ русской словесности путемъ знакомства съ лучшими образцами нашихъ народныхъ и художественныхъ произведеній, съ другой, выработать въ нихъ умѣнье толково, ясно и летературно излагать свои собственныя мысли. Статьи, въ нее входящія, должны будить мысль и хорошія чувства учащихся, внушать имъ стремленіе къ добру и правдѣ, развивать ихъ эстетическій вкусъ.

Книга распадается на три отдъла. Въ первый вошли небольшія по объему статьи, расположенныя по временамъ года и предназначенныя для всесторонней разработки въ классъ подъ руководствомъ учителя. Въ этомъ отдълъ помъщено значительное количество статей, живо, ярко и художественно воспроизводящихъ разнообразныя явленія природы, которыя служатъ неизсякаемымъ источникомъ высокихъ эстетическихъ наслажденій для всякаго, кто еще въ дътствъ научился понимать и цънить ея красоты. Большинство статей перваго отдъла даетъ обильный матеріалъ для устнаго и письменнаго пересказа и для заучиванія наизусть.

Однако, хотя отдёль небольшихъ статей довольно обширенъ въ настоящей хрестоматін, было бы ошибкой посвящать всв уроки объяснительнаго чтенія исключительно ихъ разбору. Какъ бы ни были эти статьи удачно подобраны, имъ никогда въ такой степени не заинтересовать ребенка, не вызвать въ немъ такихъ сильныхъ душевныхъ движеній, какъ это могуть сделать значительныя по своему объему произведенія образцовыхъ писателей, избранныя соотвътственно возрасту учащихся. По крайней мъръ, одинъ урокъ въ недълю долженъ быть посвященъ чтенію подобныхъ статей безъ детальной ихъ разработки. Когда эти уроки сдълають свое дъло, привлекуть внимание юныхъ слушателей къ родной литературъ, пробудять интересъ къ ней, должно пойти навстръчу дътской любознательности: давать для виъкласснаго чтенія разсказы образцовыхъ писателей и затімь вести въ классъ бесъды о прочитанномъ. Второй отдълъ хрестоматіи составленъ преимущественно изъ статей, вполнъ пригодныхъ для этой цёли. Въ него вошли народныя сказки, сказки образцовыхъ писателей и, наконецъ, разсказы современныхъ писателей-художниковъ. Сказки перваго рода внесены въ хрестоматію съ тою цълью, чтобы познакомить дътей съ созданіями безыскусственнаго творчества, которыя наиболье ярко отразили взгляды народа въ періодъ его младенчества на природу и взаимныя между людьми отношенія. Сказки писателей составляють естественный переходъ къ ихъ разсказамъ съ содержаніемъ, заимствованнымъ изъ реальной жизни, преимущественно дътской. Знакомясь съ этимъ матеріаломъ, дъти прекрасно поймутъ великое значеніе литературы, которая, воплощая въ художественныхъ образахъ факты и явленія реальной жизни, развиваеть въ читателяхъ стремленіе къ правдъ, добру и красотъ. Значительная часть статей этого отдъла, сравнительно съ предыдущимъ, отличается большей сложностью какъ по формъ, такъ и по содержанію и потому особенно пригодна для всякаго рода извлеченій и сокращеній.

Третій отдѣлъ хрестоматіи составляють пословицы и загадки. Дѣти должны быть знакомы съ пословицами родного народа: онѣ интересны и поучительны какъ сводъ завѣтовъ сѣдой старины и выработанныхъ вѣками правилъ житейской мудрости, часто не утратившихъ своего значенія и по настоящее время. Значительный также интересъ представляютъ многія загадки, особенно тѣ, въ которыхъ сохранились слѣды миеическихъ воззрѣній народа на природу. Загадки нравятся дѣтямъ: онѣ всегда привлекаютъ къ себѣ ихъ вниманіе. Наконецъ загадки особенно удобны для того, чтобы показать учащимся, какъ по суммѣ признаковъ составляется понятіе о предметѣ, и обратно, какъ изъ понятія о предметѣ можно выдѣлять его признаки.

Все изложенное уже давно и неоднократно высказано въ педагогической литературъ; но повторить эти истины для насъ было необходимо, чтобы показать, какому дълу хотъли бы мы служить своею книгою.

Май 1909 г.

При второмъ и третьемъ изданіяхъ хрестоматіи приняты во вниманіе зам'вчанія, сд'вланныя лицами, ведшими занятія по первому ея изданію.

1910 — 1912 гг.



# Отдѣлъ первый.

# ЛБТО.

#### Родина.

Страна, гдё мы впервые Знакомые потоки, Вкусили сладость бытія, Златыя игры первыхъ лётъ Поля, холмы родные, И первыхъ лётъ уроки, — Родного неба милый свётъ, Что вашу прелесть замёнитъ?..

О родина святая! Какое сердце не дрожить, Тебя благословляя?

В. Жуковскій.

#### На каникулахъ.

Лъто гимназистъ Петровъ провелъ въ Ольшанкъ, у дяди Гриши. Сильно тосковалъ Петя первое время по пріъздъ... Круглое одиночество чувствовалъ онъ въ большомъ барскомъ домъ и тоскливо слонялся по комнатамъ, не находя никакихъ развлеченій.

- -- Что ты ничёмь не займешься? спрашиваеть съ досадой тетя.
  - Нечты заниматься...
  - Читаль бы!..
  - Все давно прочиталъ...
  - Ну, пошель бы играть...
  - Не съ къмъ...

- Пускай змѣя!..
- Вътра нътъ...
- Такъ неужели же никакого дѣла такъ и не можешь себѣ придумать?
  - Никакого дъла здъсь нътъ...

Но прошла недъля, другая, и Петя нашель себъ столько дъль, что ръшительно не успъваль ихъ передълывать. У Пети завелись друзья-пріятели изъ крестьянскихъ ребятишекъ, и масса игръ и развлеченій поглотила его съ головой. Съ утра до поздняго вечера Петя носился по деревнъ, по огороду, по саду. Каждый день новыя игры и забавы. Одной изъ такихъ забавъ было сраженіе съ кропивой.

Вдоль плетня по огороду росла высокая, густая кропива. Пыльная, колючая, съ кистями желтыхъ цвътовъ, она представлялась большимъ препятствіемъ при прямомъ сообщеніи съ ръчкой черезъ плетень. Петя считалъ эту кропиву врагомъ и поръшиль ее уничтожить.

Изъ Прошекъ, Тришекъ, Мишекъ Петя составилъ воинственную армію, вооружилъ ее деревянными саблями и водилъ сражаться съ кропивой.

— Сабли вонъ! — командовалъ Петя. — Наступай!...

И начиналась атака.

Ребята накидывались на кропиву и изо всёхъ силъ рубили се своими саблями. Непріятельскія головы такъ и сыпались, такъ и клонились долу подъ ударами храбрыхъ воиновъ и частенько жгли руки своими колючками. Но это только еще сильнёе воодушевляло бойцовъ.

— Колоться? Воть ты какъ!.. Такъ вотъ тебѣ! вотъ! вотъ! — кричалъ Петя и отчаянно махалъ на обѣ стороны саблей и ногами топталъ непріятеля.

Армія утомлялась. Поть градомъ катился съ героевъ, мускулы рукъ начинали ныть, а между тѣмъ непріятель стоялъ еще сплошной стѣнкой вдоль илетня съ гордо поднятою головою. — и Петѣ вдругъ надоѣдало «сражаться».

Будеть, Прошка! Не стоить, надовло.—лвниво говориль онь неутомимымъ соратникамъ и валился на траву отдыхать.

Купанье на «яру» было такъ же пріятно, какъ и сраженіе съ кронивой.

— Петя, пойдемъ купаться! -- кричалъ Прошка, ежедневно въ полдень появлявшійся у ръшетки налисадника барскаго дома.

- -- Сейчасъ! Дозавтракаю!..—звонко отвъчалъ Петя, выставляясь въ открытое окно.
  - -- А ты скорый!...

Петя быстро кончаль съ завтракомъ и галопомъ вылеталъ на крыльцо.

- Л гдѣ Тришка и Мишка?—освѣдомлялся онъ о своихъ пріятеляхъ, наскоро прожевывая хлѣбъ съ масломъ.
  - Ужъ купаются.

И Петя съ Прошкой отправлялись въ огородъ, а оттуда, черезъ плетень, за околицу, къ новому мосту. Здѣсь рѣчка Ольшанка—пошире и поглубже, и почему-то называется «яромъ», хотя глубина этого яра не больше аршина.

Воть къ этому «яру» и бъгуть Петя съ Прошкой. Теперь здъсь дымъ коромысломъ: крикъ, гамъ, смъхъ, плачъ и ругань.. Парнишки бултыхаются въ грязной, взбаламученной водъ и продълываютъ всевозможные фокусы: и «березку ставятъ», и «блины ъдятъ», и въ чехарду играютъ, и съ моста вверхъ тормашками кидаются, плаваютъ и по-бабьи, и по-собачьи, и по-лягушечьи, стараясь перещеголять другъ друга...

Петя съ Прошкой моментально сбрасывають одежонку и бултыхаются въ ръчку. Въ водъ масса русыхъ головокъ, голыхъ рукъ и ногъ. Вдоль берега сидятъ измазанные съ ногъ до головы жидкой грязью ребята — отдыхаютъ. По периламъ моста возсъдають рядкомъ, какъ птицы, такія же фигурки.

- Прошка! А Прошъ! Поставь березку!

Прошка кувыркается, скрывается въ грязной водѣ, и черезъ нѣсколько секундъ оттуда выставляются Прошкины ноги.

Это и есть «березка».

— Глядь, сколь блиновъ съёмъ! — кричитъ, выходя изъ себя, маленькій коропузъ, съ большой головой.

Коропузъ кидаетъ по водъ черепокъ. Черепокъ подпрыгиваетъ и оставляетъ по водъ круги, все шире и шире расползающеся на поверхности.

- Одинъ, два, три... четыре!.. пять!..
- Пять только!.. А воть гляди, я!

Общество съ каждой минутой разрастается. То и дёло подходять новыя партін ребятишекъ. торопливо сбрасывають рубашонки, бёгуть на мостъ и, перекрестившись, бросаются внизь головой, поднимая при паденіи цёлый каскадъ грязныхъ брызгъ. Своимъ примъромъ новички увлекаютъ выкупавшихся и успъвшихъ уже обсохнуть ребятъ... Стараясь опередить другъ друга, она тоже сбрасываютъ рубашонки и кидаются въ ръчку.

Петя совсёмъ «опростился»: онъ такъ сроднился съ этимъ новымъ обществомъ, что чувствовалъ себя теперь равноправнымъ членомъ его. Ребятншки успёли къ нему привыкнуть и скоро стали называть его Петькой; никакого почтенія къ пему они теперь уже не чувствуютъ и вообще обращаются съ нимъ за панибрата. Впрочемъ, такое отношеніе Петё кажется теперь совершенно правильнымъ, такъ какъ онъ давно уже отвыкъ раздёлять мальчишекъ, какъ собакъ, на двё категоріи: уличныхъ и комнатныхъ.

День проходить быстро, незамѣтно... А каждый новый день приносить новое удовольствіе, новое наслажденіе.

Незамѣтно пролетѣлъ и вакатъ... Былъ уже августъ въ началѣ. Погода стояла прекрасная, но вечера сдѣлались уже прохладными, и въ саду начали желтѣть листья. Невольно мысль останавливалась на городѣ, на гимназіи.

Е. Чириковъ.

#### ЛЬТОМЪ

Зарумянились вишня и слива, Налилась золотистая рожь, И, какъ море, волнуется нива, И въ травъ на лугахъ не пройдешь. Солнце ходитъ высоко подъ сводомъ Раскаленныхъ отъ зноя небесъ; Пахнетъ липа душистая медомъ, И шумитъ, полный сумрака, лъсъ. Облаковъ золотыя волокна Ввечеру весь облягутъ закатъ, И съ полей въ растворенныя окна Понесется сильнъй ароматъ.

Н. Грековъ.

# Лътнее утро въ деревнъ.

Было еще рано. Солице не вышло изъ-за горъ, но лучи его уже золотили верхушки деревьевъ: вдали сіяли поля, облитыя росой; утренній вътерокъ въяль мягкой прохладой. Воздухъ быстро нагръвался и объщаль теплый день.

Въ саду уже началась жизнь: птицы пъли дружно, суетились во всв стороны, отыскивая завтракъ; пчелы, шмели жужжали около цвътовъ.

Издали, съ поля, доносилось мычаніе коровъ; по полю валило облако пыли, поднимаемое стадомъ овецъ; въ деревиъ скрипъли ворота, слышался стукъ телъгъ; во ржи щелкали перепела...

И. Гончаровъ.

#### Я пришель къ тебъ съ привътомъ.

Я пришель къ тебъ съ привътомъ, Разсказать, что солнце встало, Что оно горячимъ свътомъ По листамъ затрепетало; Разсказать, что льсь проснулся, — Весь проснулся, въткой каждой, Каждой птицей встрепенулся И весенней полонъ жаждой...

А. Фетъ.

#### Утро на берегу озера.

Ясно утро. Тихо въетъ Теплый вътерокъ; Лугь, какъ бархать, зеленветь, Въ заревъ востокъ. Окаймленное кустами Молодыхъ ракитъ, Разноцвътными огнями Озеро блестить. Тишинъ и солнцу радо, По равнинъ водъ Лебедей ручное стадо Медленно плыветь. Вотъ одинъ взмахнулъ лѣниво Крыльями, — и вдругь Влага брызнула игриво Жемчугомъ вокругъ. Привязавъ къ ракитамъ лодку. Смотритъ изъ кустовъ.

Мужички вдвоемъ, Близъ осоки, втихомолку Тянуть съть съ трудомъ. По травъ, въ рубашкахъ бѣлыхъ, Скачуть босикомъ Два мальчишка загорёлыхъ На прутахъ верхомъ. Крупный потъ съ нихъ градомъ льется, И лицо горить; Звучно смъхъ ихъ раздается, Голосовъ звенитъ. «Ну, катай на-перегонки!» А на шалуновъ Съ тайной завистью девчонка

лануть, тянуть!-закричали Ребятишки вдругь.— Вдоволь, чай, теперь поймали И линей и щукъ». Вотъ на берегъ отлогомъ Показалась съть. «Ну, вытряхивай-ка,

съ Богомъ, --Нечего глядѣть!» Такъ сказалъ старикъ высокой.

Весь, какъ лунь, евдой, Съ грудью выпукло-широкой, Съ длинной бородой. Съть намокщую подняли Дружно рыбаки; На пескъ затренетали Окуни, линьки. Дъти весело шумъли: «Будетъ на денекъ!» И на корточки присъли Рыбу класть въ мѣшокъ.

И. Никитинъ.

#### Полдень.

Сіяль безоблачень сводь неба голубой; На полдень солнце становилось. Ни звуковъ ни ръчей: палитъ и пышеть зной; Все будто спить иль притаилось: Жара и тишина! Манить издалека Безмолвный лёсъ прохладной тёнью: Катится медленно ленивая река, Послушна въчному стремленью.

И. Аксаковъ.

#### Лѣтняя жара.

Мы сидели въ тени, но и въ тени было душно. Тяжелый, знойный воздухъ словно замеръ; горячее лицо съ тоской искало вътра, да вътра-то не было. Солнце такъ и било съ синяго потемнъвшаго неба; прямо передъ нами, на другомъ берегу, желтвле овсяное поле, кое-гдв проросшее полыныю, и хоть бы одинъ колосъ пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла въ ржкв по колвни и лвниво обмахивалась мокрымъ хвостомъ; изредка подъ нависшимъ кустомъ всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставивъ за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали въ норыжёлой травё; перепела кричали какъ бы нехотя; ястреба плавно носились надъ полями и часто останавливались на мфстф. быстро махая крылами и распустивъ хвостъ вферомъ. Мы сидъли неподвижно, подавленные жаромъ.

И. Тургеневъ.



#### Нива.

Нива, моя нива, Нива золотая! Зрвешь ты на солнцв, Колосъ наливая. По тебю отъ вётру, Словно въ синемъ морв, Волны такъ и ходятъ, Ходятъ на просторъ. Надъ тобою съ пъсней Жаворонокъ вьется;

Надъ тобой и туча Грозно пронесется... Зръешь ты и спъешь, Колосъ наливая, О людскихъ заботахъ Ничего не зная. Унеси ты, вътеръ, Тучу градовую! Сбереги намъ, Боже, Ниву трудовую!

Ю. Жадовская.

#### Нива.

По нивъ прохожу я узкою межой,
Поросшей кашкою и цъпкой лебедой.
Куда ни оглянусь — повсюду рожь густая!
Пду, съ трудомъ ее руками разбирая.
Мелькають и жужжать колосья предо мной
П колють мнъ лицо... Пду я наклоняясь,
Какъ будто бы отъ пчель тревожныхъ отбиваясь,
Когда, перескочивъ чрезъ ивовый плетень,
Средь яблонь въ пчельникъ проходишь въ ясный день.

О, Божья благодать!.. О, какъ прилечь отрадно Въ тёни высокой ржи, гдё сыро и прохладно! Заботы полные, колосья надо мной Бесёду важную ведутъ между собой. Имъ внемля, вижу я— на всемъ полей просторё И жиипы и жнецы, ныряя точно въ морё, Ужъ вяжутъ весело тяжелые снопы; Вопъ— на зарё стучатъ проворные цёпы; Въ амбарахъ воздухъ полнъ и розана и меда; Вездё скрипятъ возы; средь шумпаго народа На пристаняхъ кули валятся; вдоль рёки, Гуськомъ, какъ журавли, проходятъ бурлаки, Нагнувши головы, плечами напирая П длипной бечевой по влагъ ударяя...

О Боже! Ты даешь для родины моей Тепло и урожай, дары святые неба,— Но, хлъбомъ золотя просторъ ея полей, Ей также, Господи, духовнаго дай хлъба!

А. Майковъ.

# На хуторъ.

Тарасъ былъ простой крестьянскій мальчикъ. Однако ему недурно жилось на свётё.

Правду сказать, Тарасу приходилось чуть не круглый годъ бъгать босикомъ и въ одной рубашкъ. Но зато въ большіе холода мать всегда давала ему свой старый тулупь, а отецъ — сапоги. Да и долгая ль у нихъ зима на югъ, въ ихъ степи? Въдь это не то, что на съверъ, гдъ-нибудь въ Петербургъ или Архангельскъ. А зато весной да лътомъ да ранней осенью что за житье на ихъ хуторъ!

Хуторъ стояль на берегу тихой степной ръчки. Ръчка эта противъ ихъ хутора разливалась такъ широко, что выходило какъ будто озерко. Берегъ былъ отлогій, песчаный; песокъчистый, бълый. Дъти цълый день на берегу возятся, плещутся въ водъ, сбираютъ раковинки, камешки.

— А ну, Тарасъ, — чуть скажетъ, бывало, его старый дъдъ, — поъдемъ завтра раненько, половимъ рыбки...

Тарасъ колесомъ ходитъ отъ радости. Еще совсѣмъ ночь, ни одинъ пѣтухъ не пѣлъ, а дѣдъ уже будитъ Тараса; трудно Тарасу подниматься такъ рано, однако поднимается. Лодка ждетъ ихъ, тихонько покачиваясь подъ самымъ бережкомъ, подъ зелеными вѣтвями вербы. Сѣли, поплыли. Тихо-тихо еще все и на землѣ и на водѣ. Заря только еще начинаетъ разгораться.

— Ай-ай! — вдругь кричить Тарасъ.

Дѣдъ даже вздрагиваетъ.

- Что съ тобой, внучекъ, что ты?
- Щука, дъдушка! Какая щука! Выскочила изъ воды, хлопъ хвостомъ, — и нъту!
- Ну, сиди смирно, то не наша щука, наши впереди, говорить дъдъ.

Вотъ и приплыли. Солнышко уже выглянуло. Хорошо-то какъ, весело! Тамъ гудитъ, тамъ щебечетъ, тамъ свиститъ, и на селъ, видно, проснулись: вонъ, слышно. конъ ржетъ, волъ реветъ, пътухи поютъ...

Все готово для уженья. Червяковъ еще съ вечера накопаль Тарасъ, стоитъ только насадить на удочки.

— Здёсь, здёсь садись, Тарасикъ, между кувшинками закидывай: туть окуни на солнышкъ гръются. А я межъ камыша сяду, — говоритъ дъдъ.

Сидитъ Тарасъ, все смотритъ на свой поплавокъ, глазъ не сводитъ. Вдругъ по поплавку — и дальше, дальше — пронеслась какая-то тънь. Мальчикъ поднимаетъ голову, смотритъ, что за птица летитъ? У дъда бы спросить, такъ разсердится, что рыбу пугаешь...

— Чего зѣваешь?—сердито шепчетъ дѣдъ. — Клюетъ: тяни, тяни скорѣй!.. Вѣдь упустилъ-таки, этакого окуня упустилъ!— вскрикиваетъ дѣдъ съ досады. — Стоитъ тебя брать послѣ этого!

Стыдно Тарасу, такъ стыдно. Поскоръе насаживаетъ новаго червяка и уже не зъваетъ.

А солнце такъ и припекаетъ. По зеленой травкъ шевелятся нъсколько окуней, линей, плотичекъ.

— Ну, будеть, внучекь, на сей день. Тащи изъ лодки котелокь, будемь ушку варить, позавтракаемь.

А Тарасу уже давно надобло сидъть и ъсть хочется.

Опять же любить онъ огонь разводить, — до страсти любить! Живехонько насбираль дровець, и воть ужь оть котелка валить паръ, да такой вкусный, что слюнки текуть.

Бываеть и такъ, что дѣдъ удитъ рыбу, а Тарасъ полѣзетъ въ воду съ другими мальчуганами, — одному скучно, — раковъ ловить. Иной разъ ракъ ущипнетъ, что ой-ой! Зато какъ принесетъ матери къ обѣду пять-шесть десятковъ раковъ, оно и хорошо: надоѣстъ все бураки да бураки, да картофель, да капуста. Хоть отецъ Тараса былъ по крестьянскому и не изъ бѣдныхъ, а все же мясное далеко не всегда и по праздникамъ бывало!

А опять же если въ л'ясъ пойти за земляникой — разв'я дурно?

Что за славный люсь быль около ихъ хутора! Зайдешь—и не вышель бы. Горлинка воркуеть въ кустахъ; ичелы гудять промежь пахучей зелени: соловей поеть — разсыпается; а цвътовъ, а итичекъ, рай, да и только! Еще и до земляники не добрались мальчуганы, а ужъ и зайца видъли, и ежа поймали, и гитздо съ малиновками нашли. А вотъ и земляника — да красная. да сочпая, да сладкая! Кто въ ротъ себъ убираетъ

ягоду, а кто и въ шанку кладетъ, — домашнихъ полакомить.

- Ловите, братчики, ловите, голубчики!— отчаяннымъ голосомъ вонитъ Тарасъ.
- Что, что? кричать товарищи, сбъгаясь со всъхъ сторонъ.
- Да красивое жъ, красивое: глазки свътленькіе, хвостъ мохнатый, само не то желтое, не то красное!..

А между тёмъ бёлка, надёлавшая такой переполохъ, уже давно юркнула въ листву, и слёдъ простылъ. Одинъ мальчикъ, который кинулся было на крикъ, запнулся за пень, перекувыркнулся черезъ голову и всю свою землянику разсыпалъ до ягодки. И смёхъ и горе!

Не хочется Тарасу ни на рѣку ни въ лѣсъ, — можно сходить на пасѣку къ старому Степану. Онъ хоть и сердитый съ виду и говорить, будто бранится, а любить, когда къ нему дѣти приходятъ. Большая у него пасѣка, хорошая. На солнышкѣ рядочками стоятъ ульи чистенькіе, гладенькіе, трава вездѣ выкошена, все подчищено.

Посрединъ пасъки образъ, а сзади и хатка Степанова. Выглядываетъ Тарасъ въ пасъку изъ-за плетня; видитъ, ходитъ старый промежъ ульевъ; туда заглянетъ, тамъ подберетъ. Пчелы тучкой вьются надъ нимъ.

- «И какъ это онъ его не покусають?» думаеть Тарасъ.
- Добрый день, дёдушка!— окликаеть онъ стараго Степана.
  - А, это ты, мальчуганъ! Ну, что у васъ дома, все ладно?
- Все, спасибо вамъ, дъдушка, говоритъ мальчикъ, а самъ все стоитъ, поглядываетъ черезъ плетень. А ужъ старый знаетъ, чего онъ поглядываетъ.
- Медку, небось, хочется? Знаю я васъ, лакомки... Ну, ужъ иди, иди, попотчую.

Да, наконецъ, развъ нельзя и у себя на огородъ поиграть всласть?

За огородомъ сестра Наталья ходить, и ходить не кое-какъ. Чего-чего нътъ на томъ огородъ: бураки и капуста, лукъ и чеснокъ, картофель, а промежъ овощей гвоздики полныя да разноцвътный макъ, розы, всякія пахучія травки.

И не перечтешь и не припомнишь всёхъ мёстъ, куда можно побёжать Тарасу и позабавиться вволю. А тамъ косовица пришла, — падо на лугь стно сгребать: тамъ жниво, — надо помогать хлъбъ свозить; тамъ дыни и арбузы пора убирать съ баштана. Дъла-то, дъла сколько!

Въ Тарасовой семьъ было кому работать, и потому Тараса не принуждали къ работъ, какъ другихъ мальчиковъ, его однолътковъ. Такъ въдь иная работа веселъе всякой игры.

А. Ефименко.

#### Уженье на озеръ.

Озеро было полно всякой рыбы: всего же болье водилось въ немъ окуней и особенно лещей. Мы размотали удочки и припялись удить. Отецъ взялъ самую большую, съ кръпкой лесой. насадиль какого-то особеннаго толстаго червяка и закинуль какъ можно дальше: ему хотълось поймать крупную рыбу: мы же съ Евсенчемъ удили на среднія удочки и на маленькихъ навозныхъ червяковъ. Клевъ начался ту же минуту: безпрестанно брали средніе окуни и подлещики, которыхъ я еще и не видываль. Я пришель въ такое волнение, въ такой азартъ, какъ говорилъ Евсенчъ, что у меня дрожали руки и ноги, и я самъ не понималъ, что делалъ. У насъ поднялась страшная возня оть частаго вытаскиванія рыбы и закидыванія удочекъ, отъ монхъ восклиданій и Евсеичевыхъ наставленій и удерживанія монхъ дётскихъ порывовъ, а потому отецъ сказаль: чнъть, зайсь съ вами ничего не выудишь хорошаго», свлъ въ лодку, взяль свою большую удочку, отъёхаль оть нась нёсколько десятковъ саженъ подальше, опустилъ на дно веревку съ камнемъ, привязанную къ лодкъ, и сталъ удить.

Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня! Опр. сталь думать, какъ бы и намъ выудить рыбу покруните. Давай, соколикъ, удить со дна, — сказалъ онъ мит, — и станемъ насаживать червяковъ побольше: а я закину третью удочку на хлѣбъ. Я, разумъется, охотно согласился: наплавки передвинули повыше, такъ что они уже не стояли, а лежали въ водъ, червяковъ насадили покрупите, а Евсенчъ навздъвалъ ихъ даже десятокъ на свой крючокъ: на третью же удочку насадиль онъ кусокъ умятаго хлѣба, почти въ орѣхъ величиною. Рыба вдругъ перестала брать, и у насъ наступила совершенная тишина.

Мив стало скучно, и я попросилъ Евсенча переладить мою удочку попрежнему; опъ исполнилъ мою просьбу; наплавокъ мой всталь, и клевъ начался немедленно; но свои удочки Евсеичъ не переправляль, и его наплавки спокойно лежали на водь. Я выудиль уже болже двадцати рыбъ, изъ которыхъ двухъ не могъ вытащить безъ помощи Евсеича; правду сказать, онъ только и дълалъ, что снималъ рыбу съ моей удочки, сажалъ ее въ ведро съ водой или насаживалъ червяковъ на мой крючокъ: своими удочками ему некогда было заниматься, а потому онъ и не замътиль, что одного удилища уже не было на мосткахъ и что какая-то рыба утащила его сажень на двадцать. Евсенчь подняль такой крикъ, что испугалъ меня; Сурка, бывшій съ нами, началъ лаять. Евсенчъ сталъ просить и молить моего отца, чтобы онъ поймаль плавающее удилище. Отець поспъшно исполнилъ его просьбу: поднялъ камень въ лодку и, гребя весломъ то направо, то налъво, скоро догналъ Евсеичево удилище, вытащиль очень большого окуня, не отцёпляя, положиль его въ лодку и привезъ къ намъ на мостки.

Въ этомъ происшествіи я уже принималь гораздо живѣйшее участіе; крики и тревога Евсеича привели меня въ волненіе; я прыгаль отъ радости, когда мы перенесли окуня на
берегь, отцѣпили и посадили въ ведро. Вѣроятно, рыба была
испугана шумомъ и движеніемъ подъѣзжавшей лодки: клевъ
прекратился, и мы долго просидѣли напрасно, ожидая новой
добычи. Только къ вечеру, когда солнышко стало уже садиться,
отецъ мой выудиль огромнаго леща, котораго оставиль у себя
въ лодкѣ, чтобы не распугать, какъ видно, подходившую рыбу;
держа обѣими руками леща, онъ показалъ намъ его только
издали. У меня начали опять брать подлещики, какъ вдругъ отецъ
замѣтиль, что отъ воды сталъ подыматься туманъ, закричалъ
намъ, что мнѣ пора итти къ матери, и приказалъ Евсеичу отвести меня домой.

С. Аксаковъ

#### Демьянова уха.

«Сосъдушка, мой свъть! Пожалуйста, покушай».

— «Сосъдушка, я сытъ по горло». — «Нужды нътъ, Еще тарелочку; послушай: Ушица, ей же ей, на славу сварена!»

— «Я три тарелки съблъ». — «И, полно, что за счеты!

Лишь стало бы охоты,—
А то во здравье ты до дна!
Что за уха! Да какъ жирна!
Какъ будто явтаремъ подернулась она.
Потты же, миленькій дружочекъ!
Вотъ лещикъ, потроха, вотъ стерляди кусочекъ!
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!»
Такъ потчевалъ составъ Демьянъ состава Фоку
И не давалъ ему ни отдыха ни сроку;
А съ Фоки ужъ давно катился градомъ потъ.
Однакоже, еще тарелку онъ беретъ,
Сбирается съ послъдней силой
И очищаетъ всю. «Вотъ друга я люблю!—
Вскричалъ Демьянъ. — Зато ужъ чванныхъ не терплю...
Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!»

Туть бѣдный Фока мой, Какъ ни любилъ уху, но оть бѣды такой,

> Схватя въ охапку Кушакъ и шапку,— Скоръй безъ памяти домой И съ той поры къ Демьяну ни ногой.

И. Крыловъ.

#### Гроза въ деревнъ.

Полуденный воздухъ, накаленный знойными лучами солнца, становился душенъ и тяжелъ. Вотъ и солнце спряталось. Стало темно. И лѣсъ, и дальнія деревни, и трава,—все облеклось въ безразличный, какой-то зловѣщій цвѣтъ. Съ запада тянулось, точно живое чудовище, черное безобразное пятно, съ мѣднымъ отливомъ по краямъ, и быстро подвигалось на село и на рощу, простирая будто огромныя крылья по сторонамъ. Все тосковало въ природѣ. Коровы понурили головы, лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль подъ ихъ копытами не поднималась вверхъ, но тяжело, какъ иссокъ, разсыпалась подъ колесами.

Туча подвигалась грозно. Вскорт медленно прокатился отдаленный гуль. Все притихло, какъ будто ожидало чего-то небывалаго. Куда дтвались эти птицы, которыя такъ ртзво порхали и птли на солнышкт? Гдт насткомыя, что такъ разнообразно жужжали въ травт? Все спряталось и безмолвствовало.



Передъ грозой. И. И. Шишкинг.

И бездушные предметы, казалось, раздъляли эловъщее предчувствіе. Деревья перестали покачиваться и задъвать другь друга сучьями, они выпрямились и только изръдка наклонялись верхушками между собою, какъ будто взаимно предупреждая себя шопотомъ о близкой опасности. Въ деревнъ всъ старались убраться во-время по домамъ. Наступила минута всеобщаго торжественнаго молчанія.

Отъ лѣса, какъ передовой вѣстникъ, пронесся свѣжій вѣте рокъ, повѣялъ прохладой въ лицо прохожему, прошумѣлъ по листьямь, захлопнулъ мимоходомъ ворота и, вскрутя пыль на улицѣ, затихъ въ кустахъ. Слѣдомъ за нимъ мчится бурный вихрь, медленно двигая по дорогѣ столбъ пыли; вотъ ворвался въ деревню, сбросилъ нѣсколько гнилыхъ досокъ съ забора, снесъ соломенную крышу и погналъ вдоль улицы пѣтуховъ и куръ, раздувая пмъ хвосты. Пронесся. Опять безмолвіе. Все суетится и прячется; только глупый баранъ не предчувствуетъ ничего: онъ равнодушно жуетъ свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядитъ въ одну сторону, не понимая общей тревоги,—да перышко съ соломинкой, кружась по дорогѣ, силятся поспѣть за вихремъ. Упали двѣ-три крупныя капли дождя, и вдругъ блеснула молнія.

Старикъ всталъ съ завалинки и поспъшно повелъ маленькихъ внучатъ въ избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла окно. Грянулъ громъ и, заглушая людской шумъ, торжественно прокатился по воздуху. Испуганный конь оторвался отъ коновязи и мчится съ веревкой въ поле; тщетно преслъдуетъ его крестъянинъ. А дождъ такъ и сыплетъ, такъ и съчетъ все чаще и чаще и дробитъ въ кровли и окна все сплънъе и сильнъе.

И. Гончаровъ.

#### Деревенская гроза.

Нервдко застигала насъ гроза. Въ воздухв душно, ни звука ни движенія. Кипучая жизнь уступаеть мвсто томительной истомв: природа въ напряженномъ ожиданіи. Съ края горизонта медленно ползеть сизая туча. Она растеть, клубится, расплывается по небосклону. По ней шныряють изогнутыя стрвлы молній—все ближе, все ярче. Глухой ропоть грома становится сильнье, отрывистье— и вдругь надъ головой оглушительный трескъ, непрерывное, ослвинтельное миганье точно разверзающихся небесъ. На насъ льють потоки дождя; за ливнемъ не видно окрестности. Намъ жутко и весело...

Но мы предвидёли грозу и заранёе нашли себё пріють въ шалашё пасёчника. А какая благодать послё грозы! Что за свёжесть и чистота воздуха! Какъ благоухають лёсь и поля! Трава, листья сіяють обновленной зеленью. Опять трещить кузнечнкъ и порхаеть бабочка, опять щебечуть птицы: вы точно переживаете новую весну. Вёчно глядёль бы и не наглядёлся на эту чудную картину, слушаль бы и не наслушался этихъ звуковъ безъ словъ, но полныхъ радостной жизни!

А. Никитенко.

# Послѣ грозы.

Замерли грома раскаты. Дождемъ окропленное поле Послѣ грозы озарилось улыбкой румянаго солнца. Заревомъ пышетъ закатъ. Золотисто-румяныя тучи Ярко горять надъ вершиной кудряваго лъса. Спять неподвижныя нивы, обвъяны нъгой вечерпей. 0, какъ хорошъ этотъ воздухъ, грозой и дождемъ освъженный! Какъ ему рады повсюду, куда онъ проникъ, благодатный! Видъль я въ полдень вотъ этотъ цвътокъ темно-синій: отъ жара Грустно свернувъ лепестки, онъ клонился къ землъ раскаленной; Вотъ онъ опять развернулся и держится прямо на стеблъ. Солнце-художникъ покрыло его золотистою краской; Свътныя капли, какъ жемчугъ, горять на головкъ махровой; Крвико прильнула къ нему хлопотливо-жужжащая пчелка, Сокъ ароматный сбирая. А какъ забълълася ярко Гречка расцвътшая, чистой омытая влагой оть пыли! Издали кажется—снъть это бълой лежить полосою. Словно воздушный цвътокъ, стрекоза опустилась на колосъ; Бъдная! долго ждала она капли прозрачной изъ тучи. Вышель сурокъ изъ норы своей темной, кругомъ оглянулся, Сталь осторожно на заднія лапки и слушаеть: тихо... Только кричить гдъ-то перепелъ и распъваеть овсянка; Весело свистнулъ и онъ и водицы напился изъ лужи. Вотъ пожилой мужичокъ показался изъ лъса. Подъ мышкой Держить онъ свъжія лыки. Окинувши поле глазами, Шляпу онъ снялъ съ головы, съдиной серебристой покрытой; Тайну молитву творя, осънился крестомъ и промолвилъ: «Экую радость послалъ намъ Господь—проливной этотъ дождикъ! Хльбъ-отъ въ недълю поправится такъ, что его не узнаешь». И. Никитинъ.

# Гроза въ степи.

День становился жаркимъ, и воздухъ былъ наполненъ тяжелыми испареніями сырой почвы, поросшей травой, густой и высокой, чуть не по плечи намъ. Всюду кругомъ насъ неподвижно стояло зеленое бархатное море и дышало въ знойное небо сочными ароматами, отъ которыхъ кружилась голова...

Для сокращенія пути мы шли узкой тропинкой, по которой взадъ и впередъ ползали маленькія красныя змъйки, извиваясь у насъ подъ ногами. Справа отъ насъ на горизоптъ тянулась гряда облаковъ, сверкавшихъ на солнцъ серебромъ; то былъ Дагестанскій хребетъ.

Слѣдомъ за нами, по небу медленно двигались черныя, густыя стаи тучъ. Сливаясь другъ съ другомъ, онѣ покрыли все небо сзади насъ, тогда какъ впереди оно было еще ясно, хотя уже клочья облаковъ выбѣжали въ него и рѣзво неслись куда-то впередъ, обгоняя насъ и все гуще покрывая небо. Далеко гдѣ-то рокоталъ громъ, и его ворчливые звуки все приближались.

Крупныя капли дождя стали падать и ударяться о траву. Трава металлически шелестъла. Намъ негдъ было укрыться. Воть стало темно, и шелестъ травы зазвучалъ хоть громче, но какъ-то испуганно.

Грянуль громъ, и тучи дрогнули, охваченныя синимъ огнемъ. Потомъ стало темно, и серебристая цёпь горъ пропала во тьмѣ. Крупный дождь полился ручьями, и одинъ за другимъ удары грома начали грозно и непрерывно рокотать въ пустыпной степи.

Трава, сгибаемая ударами вѣтра и дождя, ложилась на землю и шуршала блѣднымъ звукомъ.

П все дрожало, волновалось. Молнін, слівпя глаза, рвали тучи... Въ голубомъ блескі ихъ, вдали вставала горная цінь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молнін гасли, она исчезала, какъ бы проваливаясь въ темную пронасть. Все греміло, вздрагивало, отталкивало звуки и родило ихъ. Точго небо, мутное и гнівное, огнемъ очищало себя отъ ныли и всякой мерзости, поднявшейся до него съ земли, и земля. казалось, дрожить въ страхів передъ гнівомъ его.

И мий захотйлось принять участіе во всемь этомь, выразить чимъ-нибудь переполнявшее меня чувство восхищенія передь этой тайной силой, сокрушающей тьму и тучи. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горёло и въ моей груди; и чёмъ мнё было выразить мое великое волненіе и мой восторгъ передъ грандіозной картиной природы?.. Я запёлъ, — громко, во всю силу.

Ревълъ громъ, блистали молнін, шуршала трава, а я пълъ и чувствоваль себя въ полномъ родствъ со всёми звуками... Я безумствоваль; это простительно, но не вредило никому, кромъ меня. Я былъ полонъ желанія, какъ можно больше схватить и впитать въ себя живой и могучей красоты и силы, бушевавшей въ степи, и стать ближе къ ней... Буря на моръ, и гроза въ степи!—я не знаю болъе грандіозныхъ явленій въ природъ.

М. Горькій.

#### Буря на моръ.

При блескъ молніп, при грохотъ громовомъ, Стою у моря я. Бушуетъ предо мной Въ своемъ величіи, и грозномъ и суровомъ, Необозримое, гоня волну волной И вдругъ сливая ихъ въ одну сплошную гору... И ужасомъ охваченному взору Все чудится, что мигъ одинъ— И разъяренная стихія Ворвется въ области чужія Какъ полновластный господинъ, И побъдителемъ, не знающимъ пощады, Смететъ все встръчное, разрушить всъ преграды!..

П. Вейнбергъ.

# Mope.

Море смъялось.

Подъ легкимъ дуновеніемъ знойнаго вѣтра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослѣпительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряныхъ улыбокъ. Въ глубокомъ пространствѣ между моремъ и пебомъ носился веселый и шумный блескъ волнъ, взбѣгавшихъ одна за другою на пологій берегъ песчаной косы. Этотъ звукъ и блескъ солнца, тысячекратно отраженнаго рябью моря, гармонично сливались въ непрерывное движеніе, полное живой радости. Солнце

было счастливо тёмъ, что свётило: море тёмъ, что отражало его ликующій свёть.

Вътеръ ласково гладилъ мощную атласную грудь моря, солнце гръло ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая подъ нъжной силой этихъ ласкъ, насыщало жаркій воздухъ соленымъ ароматомъ своихъ испареній. Зеленоватыя волны, взбъгая на желтый песокъ, сбрасывали на него бълую пъну своихъ пышныхъ гривъ; она съ тихимъ звукомъ таяла на горячемъ пескъ, увлажняя его.

Волны звучали, солнце сіяло, море смѣялось...

М. Горькій.

#### Болото.

Я цёлый чась болотомъ занялся.
Тамъ бёлоусъ торчитъ, какъ щетка, жесткій;
Тамъ точно прудъ зеленый разлился;
Лягушка, взгромоздясь, какъ на подмостки,
На старый пень, торчащій изъ воды,
На солнцё нѣжится и дремлетъ...
Бёлымъ пушкомъ одёты тощіе цвёты;
Надъ ними мошки вьются роемъ цёлымъ;
Лишь незабудокъ сочныхъ бирюза
Кругомъ глядитъ умильно мнё въ глача.
Да оживляетъ бёдный міръ болотный
Порханье бёлой бабочки залетной
И хлоноты стрекозокъ голубыхъ
Вокругъ тростинокъ, тощихъ и сухихъ.
Ахъ! прелесть есть и въ этомъ запустёньё!..

А. Майковъ.

# Лягушка и волъ.

Лягушка, на лугу увидъвши вола,
Затъяла сама въ дородствъ съ нимъ сравняться
(Она завистлива была),
И ну топорщиться, ныхтъть и надуваться.
«Смотрика-ка, квакушка, что, буду ль я съ него?»
Подругъ говоритъ. «Нътъ, кумушка, далеко!»
«Гляди же, какъ теперь раздуюсь я нироко...

Ну, каково? Пополнилась ли я? Почти что ничего».



Буря у кавказскихъ береговъ.

H. h. Addagosekin.

— «Ну, какъ теперь?»—«Все то жъ». Пыхтѣла да пыхтѣла, П кончила моя затѣйница на томъ, Что, не сравнявшися съ воломъ, Съ натуги лопнула и околъ́ла.

И. Крыловъ.

#### Слонъ и моська.

По улицамъ слона водили,
Какъ видно, на показъ.
Пзвъстно, что слоны въ диковинку у насъ —
Такъ за слономъ толиы зъвакъ ходили.
Отколъ ни возьмись, навстръчу моська имъ.
Увидъвши слона,—ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться, —
Ну, такъ и лъзетъ въ драку съ нимъ.
«Сосъдка, перестань срамиться, —
Ей шавка говоритъ: — тебъ ль съ слономъ возиться?
Смотри: ужъ ты хринишь, а онъ себъ идетъ
впередъ

И лаю твоего совсёмь не примёчаеть».

— «Эхъ, эхъ! — ей моська отвёчаеть. — Вотъ то-то мнё и духу придаетъ, Что я совсёмь безъ драки Могу попасть въ большія забіяки Пускай же говорять собаки:

«Ай, моська! Знать, она сильна, Что лаетъ на слона».

И. Крыловъ.

#### **€** Л t съ.

Весь лѣсь состоялъ изъ какихъ-пибудь двух- или трехсотъ огромныхъ дубовъ и ясеней. Ихъ статные, могучіе стволы великольно черньли на золотисто-прозрачной зелени оржшниковъ и рябинъ; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и тамъ уже раскидывали шатромъ свои широкія узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистомъ носились подъ неподвижными верхушками, пестрые дятлы кржико стучали по толстой корѣ; звучный папъвъ чернаго дрозда внезапно раздавался въ густой листвѣ велѣдъ за переливчатымъ крикомъ иволги; внизу, въ кустахъ, чирикали и пъли малиновки, чижи

и пъночки; зяблики проворно отвали по дорожкамъ; отвлякъ прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; краснобурая отвлка ртво прыгала отъ дерева къ дереву и вдругъ садилась, поднявши хвостъ надъ головой. Въ травт, около высокихъ муравейниковъ, подъ легкой ттнью выртванныхъ краснвыхъ листьевъ папоротника, цвтли фіалки и ландыши, росли сыротжки, волнянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайкахъ, между кустами, алтла земляника... А что въ лтсу за ттнь была! Въ самый жаръ, въ полдень—ночь настоящая: тишина, запахъ, свттень...

И. Тургеневъ.

#### За грибами.

Лъто стояло жаркое и грозное. Чуть не всякій день шли дожди, сопровождаемые молніей и такими громовыми ударами, что весь домъ дрожалъ. Вслъдствіе такихъ частыхъ, хотя непродолжительныхъ перемокъ, необыкновенно много появилось грибовъ. Слухъ о груздяхъ, которыхъ уродилось «мостъ-мостомъ», какъ выражался старый пчелякъ, жившій въ лъсу со своими пчелами, взволновалъ тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди. Вътотъ же день, сейчасъ послъ объда, они ръшили отправиться въ лъсъ, въ сопровожденіи цълой дъвичьей и многихъ дворовыхъ женщинъ.

Сейчасъ послѣ обѣда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинныхъ дрогъ и телѣга. Всѣ запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинами изъ ивовыхъ прутьевъ. На длинные роспуски и телѣгу насѣло столько народа, сколько могло помѣститься, а нѣкоторые пошли впередъ. Какъ только съѣхали со двора, на всѣхъ экипажахъ начался веселый говоръ, превратившійся потомъ въ громкую болтовню и хохотъ; когда же отъѣхали отъ дома съ версту, дѣвушки и женщины запѣли пѣсни, и сама тетушка имъ подтягивала. Всѣ были необыкновенно шутливы и веселы, и мнѣ самому стало очень весело.

Скоро всё разбрелись по лёсу въ разныя стороны и скрылись изъ вида. Лёсъ точно ожилъ: вездё начали раздаваться разныя веселыя восклицанія, ауканья, звонкій смёхъ и одиночные голоса многихъ пёсенъ. Тетушка и мой отецъ, отъ котораго я не отставалъ ни на шагъ, ходили по молодому лёсу неподалеку

другь отъ друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здёсь непремънно должны быть грузди, такъ и пахнетъ груздями, и вдругь закричала: — ахъ, я наступила на нихъ!» Мы съ отцомъ хотъли подойти къ ней, но она не допустила насъ близко, говоря, что это ея грузди, что она нашла ихъ и что пусть мы ищемъ другой слой. Я видель, какъ она стала на кольни и, щупая руками землю подъ листьями паноротника. вынимала оттуда грузди и клала ихъ въ свою корзинку. Ского и мы съ отцомъ нашли гивадо груздей; мы также принялись ощупывать ихъ руками и бережно вынимать изъ-подъ пелены прошлогоднихъ полустнившихъ листьевъ, поросшихъ всякими лъсными травами и цвътами. Отецъ мой съ жаромъ охотника занимался этимъ дъломъ и особенно любовался молодыми груздями, говоря мив: «Посмотри, Сережа, какіе маленькіе груздочки, и какъ пахнутъ! Осторожно снимай ихъ-они хрупки , и ломки. Посмотри: точно пухомъ обросли!» Въ самомъ дълъ. молоденькие груздочки были какъ-то особенно миловидны и издавали острый запахъ. — Наконецъ, побродивъ по лѣсу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями.

C. Ancanoso.

#### Ягоды.

Давно уже посивла полевая клубника, лакомиться которою позволяли намъ вдоволь. Мать сама была большая охотница до этихь ягодъ, и мы, вмъсто прежнихъ безцъльныхъ прогулокъ, стали вздить въ поле по ягоды. Это удовольствіе было для меня совершенно неизвъстно и сначала очень мив нравилось, по скоро наскучило; всв же окружавшіе меня. и мужчины и женщины, постоянно занимались этимъ дъломъ очень горячо. Мы вздили за клубникой цълымъ домомъ, такъ что только поваръ Мокей оставался въ своей кухнъ; по и его отпускали послъ объда, и онъ всегда уже возвращался къ вечеру съ огромнымъ кузовомъ чудесной клубники. У всякаго была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошко, у кого буракъ, у кого кузовъ.

У насъ съ сестрицей были прекрасные берестовые бурачки съ крышечками, испещренные вытисненными на нихъ узорами. Милая моя сестрица не умѣла брать ягодъ, то-есть не умѣла различать спѣлую клубнику отъ неспѣлой. Я слышалъ, какъ

ея няпька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина. вытряхивая бурачокъ, говорила: Ну, барышия, онять набрала зеленухи!» и потомъ наполняла бурачокъ ягодами изъ своего кузова; у меня же оказалась претензія, что я умѣю брать ягоды: это, конечно, было несправедливо. Вслѣдствіе той же претензій я всегда заявляль, что сестрица не сама брала и что я видѣлъ, какъ Параша насыпала ей бурачокъ своими ягодами.

По возвращении домой начиналась новая возня съ ягодами: въ тъни отъ нашего домика разсыпали ихъ на широкій чистый липовый лубокъ: самыя крупныя отбирали на варенье, потомъ для кушанья, потомъ для сушки; изъ остальныхъ дёлали русскія и татарскія пастилы: русскими назывались пастилы толстыя, сахарныя или медовыя, процёженныя сквозь рёдинку, а татарскими — тонкія, какъ кожа, со всёми ягодными сёмечками. довольно кислыя на вкусъ. Эти приготовленія занимали меня сначала едва ли не болъе собиранія, но, наконець, и они наскучили. Болже всего дюбиль я смотрыть, какъ мать варила варенье въ мъдныхъ блестящихъ тазахъ на таганъ. подъ которымъ разводился огонь, — можетъ-быть, потому, что снимаемыя съ кинящаго таза сахарныя пънки большею частью отдавались намъ съ сестрицей; мы съ ней обыкновенно сидъли на землъ, поджавъ подъ себя ноги, нетерпъливо ожидая, когда масса ягодъ и сахаръ начнутъ вздуваться, пузыриться и покрываться бъловатою пеленою.

C. Arcaross.

# Рубка лѣса.

Сколько туть было кудрявыхъ березъ!
Тамъ, изъ-за старой нахмуренной ели,
Красные грозды калины глядъли;
Тамъ нодымался дубокъ молодой.
Итицы царили въ вершинъ лъсной.
Понизу всякіе звъри таились.
Вдругъ мужики съ топорами явились, —
Лъсъ зазвенълъ, застоналъ, затрещалъ:
Заяцъ послушалъ и вонъ побъжалъ;
Въ темную нору забилась лисица;
Машетъ крыломъ осторожнъе птица;
Въ недоумъньи тащатъ муравьи,

Что ни попало, въ жилища свои. Съ пъснями трудъ человъка спорился: Словно подкошенъ, осинникъ валился; Съ трескомъ ломали сухой березнякъ; Корчили съ корнемъ упорный дубнякъ; Старую сосну сперва надрубали, Послъ арканомъ ее нагибали, И, поваливши, плясали на ней, Чтобы къ землъ прилегла поплотнъй. Много туть было печальныхъ картинъ: Стономъ стонали верхушки осинъ: Изъ перерубленной старой березы Градомъ лилися прощальныя слезы... И надъ поверженнымъ лѣсомъ луна Остановилась кругла и ясна. Трупы деревьевъ недвижно лежали: Сучья ломались, скрипъли, трещали; Жалобно листья шумъли кругомъ. Такъ, послъ битвы во мракъ ночномъ, Раненый стонеть, зоветь, проклинаеть; Вътеръ надъ полемъ кровавымъ летаетъ, Праздно оружьемъ лежащимъ звенитъ, Волосы мертвыхъ бойцовъ шевелить! Тъни ходили по пнямъ бъловатымъ, Жидкимъ осинамъ, березамъ косматымъ; Низко летали, вились колесомъ Совы, шарахаясь оземь крыломъ; Звонко кукушка вдали куковала, Ла, какъ безумная, галка кричала, Шумно летая надъ лъсомъ... Но ей Не отыскать неразумныхъ дътей! Съ дерева комомъ галчата упали, Желтые рты широко разввали, Прыгали, злились. Наскучиль ихъ крикъ — II придавиль ихъ ногою мужикъ. H. Некрасовъ.

#### Мельница.

Когда я вощель въ мельницу, то чуть было сейчасъ же назадъ не выбъжалъ: такъ страшно мнъ сразу тамъ показалось. Въ одномъ углу что- грохотало да такъ громко, что у



меня въ ушахъ зазвенъло; вокругъ ничего не видно: густая бълая пыль такъ глаза и застилаетъ; дышать трудно, словно тебъ мъшокъ муки на голову высыпали.

Постояль я немного въ дверяхъ и сталь пробираться въ ту сторону, откуда шель стукъ. Тамъ, подъ потолкомъ, качался изъ стороны въ сторону какой-то ящикъ, сверху широкій, снизу узкій; изъ него сыпалось зерно на большой круглый камень (жерновъ, какъ мнѣ потомъ сказали) и падало въ самую его середину; тутъ оно проваливалось подъ жерновъ черезъ сдѣланную въ немъ дыру. Жерновъ этотъ вертѣлся, а подъ нимъ неподвижно лежалъ другой, совершенно такой же камень. Изъподъ верхняго жернова въ одномъ мѣстѣ сыпалась по лотку уже готовая мука.

Хотълось мнъ доискаться, отчего верхній жерновъ вертьлся. Осмотрълся я кругомъ: вижу, у стъны спускается лъсенка. Я къ ней; гляжу: подъ поломъ темно, несетъ оттуда холодкомъ, что-то тамъ постукиваетъ. Собрался я съ духомъ да кое-какъ и слъзъ внизъ.

Внизу было не такъ темно, какъ сверху показалось. Вертълось тамъ два колеса: одно большое съ зубьями, а другое маленькое; за стъной слышался стукъ и плескъ воды. Надо было посмотръть, что за стъной дълается.

Я вышель изъ мельницы, и съ одной ея стороны воть что увидаль: возлѣ стѣны мельницы вода изъ пруда бѣжитъ черезъ плотину по широкому ящику и падаеть изъ него на огромное колесо съ широкимъ ободомъ, въ который вдѣланы дощечки. Колесо вертится. Насажено оно на толстое бревно, пропущенное черезъ стѣну внутрь мельницы.

Туть, на плотинь, стояль работникь съ мельницы, и я попросиль его объяснить мнв, отчего вертятся всв мельничныя колеса. Онь мнв все объясниль. Вода падаеть на дощечки въ водяномы колесв, оно оттого вертится, а съ нимь вмвств вертится и зубчатое колесо (которое я видель подъ поломы мельницы), такъ какъ они насажены на одномы бревнв. Зубчатое колесо задваеть своими зубьями за шестерню — то маленькое колесо, которое я видель внизу мельницы, рядомы съ зубчатымы. Бревно, на которое прилажена шестерня, проходить свободно черезь середину нижняго жернова и приделано накрыко къ верхнему жернову, а потому вертится вмюсть съ пимъ. Верхній жерновь, кружаєь на нижнемь жерповь, расти-

раеть попадающее между ними зерно, и оно превращается въ муку.

Пока я, такимъ образомъ, разсматривалъ мельницу, жито наше уже уложено было въ амбаръ, лошадь немного отдохнула, и отецъ искалъ меня, чтобы отправиться опять въ дорогу.

Н. Блиновъ.

#### Мельникъ.

У мельника вода плотину прососала.

Бѣда бъ не велика сначала,
Когда бы руки приложить;
Но кстати ль? Мельникъ мой не думаетъ тужить,
А течь день ото дня сильнѣе становится:
Вода такъ бьетъ, какъ изъ ведра.
«Эй, мельникъ, не зѣвай! Пора,
Пора тебѣ за умъ хватиться!»

А мельникъ говоритъ: «далеко до бъды! Не море надо мнъ воды,

И ею мельница по весь мой вѣкъ богата». Онъ спитъ, а между тѣмъ Вода бѣжитъ, какъ изъ ушата. И вотъ бѣда пришла совсѣмъ:

Сталъ жерновъ; мельница не служитъ. Хватился мельникъ мой: и охаетъ, и тужитъ,

И думаеть, какъ воду уберечь. Воть у плотины онъ, осматривая течь, Увидёль, что къ рёкё пришли напиться куры.

«Негодныя! — кричить. — Хохлатки, дуры! Я и безъ васъ воды не знаю, гдѣ достать; А вы ее пришли здѣсь вдосталь допивать!»

И въ нихъ полъномъ хвать. Какое жъ сдълалъ тъмъ себъ подспорье? Безъ куръ и безъ воды пошелъ въ свое подворье.

Видалъ я иногда, Что есть такіе господа (И эта басенка имъ сдёлана въ подарокъ), Которымъ тысячи не жаль на вздоръ сорить, А думаютъ хозяйству подспорить, Коль свёчки сберегуть огарокъ. И. Крыловъ.

#### Въ степи.

Јжъ поздно: конь усталый мой Большія тёни тамъ и сямъ Храпить и просится домой. Холмы пологіе кругомъ --Степные вилы... За холмомъ Печально свътится пожаръ — Овинъ горитъ. На нивѣ наръ; На небъ мъсяцъ золотой Блестить холодной красотой, и подъ дучомъ его нѣмымъ

Лежать недвижно по полямъ, И различаеть глазъ едва Лѣсовъ высокихъ острова. Кой-гав по берегамъ рвки Въ кустахъ мерцаютъ огоньки: Внезапный крикъ перепеловъ Гремить одинъ среди луговъ, И синяя ночная мгла, Туманъ волнуется, какъ дымъ; Какъ будто нехотя, тепла!

И. Тиргеневъ.

### Цыганскій таборъ.

Цыганы шумною толпой По Бессарабін кочують. Они сегодня надъ ръкой Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ.

Какъ вольность, весель ихъ ночлегъ

И мирный сонъ подъ небесами. Нисходить сонное молчанье, Между колесами телъгъ, Полузавѣшенныхъ коврами, Горить огонь; семья кругомъ Готовить ужинь; въ чистомъ полѣ

Пасутся кони; за шатромъ Ручной медвёдь лежить на волё. Все живе посреди степей: Заботы мирныя семей, Готовыхъ съ утромъ въ путь нелальній.

П пъсни женъ, и крикъ дътей, И звонъ походной наковальни. Но воть на таборъ кочевой И слышно въ тишинъ степной Лишь лай собакъ да коней

Огни вездѣ погашены; Спокойно все; дуна сіясть Одна съ небесной вышины И тихій таборъ озаряеть.

А. Пушкинг.

# Лътній вечеръ.

Знать, солнышко утомлено: За горы прячется оно, Лучь погашаеть за лучомь, И, алымъ тонкимъ облачкомъ Задернувъ ликъ усталый свой, Уйти готово на покой.

Пора ему и отдохнуть: Мы знаемъ, лётній дологъ путь. Вездѣ жъ работа: на горахъ, Въ долинахъ, рощахъ и лугахъ; Того согрѣй, тѣмъ свѣта дай, И всѣхъ притомъ благословляй.

Буди заснувшіе цвѣты
И имъ расписывай листы;
Потомъ медвяною росой
Пчелу-работницу напой,
И чистыхъ капель межъ листовъ
Оставь про рѣзвыхъ мотыльковъ.

Зерну скорлупку расколи, И молодую изъ земли Вылинку выведи на свёть; Пичужкамь приготовь обёдъ; Тёхъ пріюти между вётвей, А тёхъ на гнёздышкё согрёй.

И вишнямъ дай румяный цвѣтъ;
Не позабудь горячій свѣть
Разсыпать на зеленый садъ,
И золотистый виноградъ
Отъ зноя листьями прикрыть,
И колосъ зрѣлостью налить,
А если жаръ для стадъ жестокъ,
Смани ихъ къ рощѣ въ холодокъ;
И тучку темную скопи,
И травку влагой окропи,
И яркой радугой съ небесъ
Сойди на темный лугъ и лѣсъ.

А гдв подъ острою косой Трава ложится полосой, Туда безоблачно сіяй И свно въ копны собирай, Чтобъ къ ночи лугъ отъ нихъ пестрвлъ, И съ ними рядъ во овъ скрипвлъ.

Итакъ, совсѣмъ немудрено, Что разгорѣлося оно, Что отдыхаетъ на горахъ Въ полупотухнувшихъ лучахъ, И намъ, сходя за небосклонъ, Въ прохладъ шепчетъ: добрый сонъ! И вотъ сошло, и свёть потухъ; Одинъ на башнё лишь пётухъ. За нимъ глядитъ, сіяя, вслёдъ. Гляди, гляди! въ томъ пользы нёть! Сейчасъ оно передъ тобой Задернетъ алый завёсъ свой.

Есть и про солнышко бѣда:
Нѣть лада съ сыномь никогда.
Оно лишь только въ глубину,
А онь какъ разъ на вышину;
Того и жди, что заблестить:
Давно за горкой онь сидить.

Но что жъ такъ медлить онъ вставать? Все хочеть солнце переждать. Вставай, вставай! уже давно Заснуло въ сумеркахъ оно.

И воть онъ всходить, въ доль глядитъ И блъдно зелень серебритъ.

И ночь ужъ на небо взошла
И тихо на небъ зажгла
Гостепримные огни;
И все замолкнуло въ тъни,
И по долинамъ, по горамъ
Все спитъ... пора ко сну и намъ.

В. Жуковскій.

## Лътній вечеръ.

Солнце ужъ опускалось за лѣсъ; опо бросало нѣсколько чутьчуть теплыхъ лучей, которые прорѣзывались огненною полосой черезъ весь лѣсъ, ярко обливая золотомъ верхушки сосенъ. Потомъ лучи гасли одинъ за другимъ; послѣдній лучъ оставался долго; онъ, какъ тонкая игла, вонзился въ чащу вѣтвей, но и тотъ потухъ:

Предметы теряли свою форму; все сливалось сначала въ сърую, потомъ въ темную массу. Пъніе птицъ ностепенно ослабъвало; вскоръ онъ совсьмъ замолкли, кромъ одной какой-то упрямой, которая, будто наперекоръ всьмъ, среди общей тишины одна монотонно чирикала съ промежутками, но все ръже и ръже; и та, наконецъ, свистнула слабо, пезвучно въ послъдній разъ, встрепенулась, слегка пошевеливъ листьями вокругь себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильные. Изъ земли поднялись былые пары и разостлались по лугу и но рыкы. Рыка тоже присмирыла; немного погодя, и вы ней вдругы кто-то плеснуль вы послыдній разы, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнёе и темнёе. Деревья сгруппировались въ какихъ-то чудовищь; въ лёсу стало страшно; тамъ кто-то вдругъ заскрипитъ, точно одно изъ чудовищъ переходитъ съ своего мёста на другое, и сухой сучокъ, кажется, хруститъ подъ его ногой.

На небъ ярко сверкнула, какъ живой глазъ, первая звъз-

дочка, и въ окнахъ дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей торжественной тишины природы.

И. Гончаровъ.

#### Ночь.

Тихо ночь ложится
На вершины горь,
И луна глядится
Въ зеркало озеръ.
Надъ глухою степью
Въ неизвъстный путь
Безконечной цъпью
Облака плывутъ;
Надъ ръкой широкой,
Сумракомъ покрытъ,

Въ тишинѣ глубокой Лѣсъ густой стоитъ; Свѣтлые заливы Въ камышахъ блестятъ, Неподвижны нивы На поляхъ стоятъ; Небо голубое Весело глядитъ; И село большое Беззаботно спитъ.

И. Никитинъ.

#### Лѣтняя ночь.

Ночь пролетала надь міромъ, Сны на людей навѣвая; Съ темно-лазуревой ризы Сыпались звѣзды, сверкая... Старые, мощные дубы, Вѣчно-зеленыя ели, Грустныя ивы листвою Ночи навстрѣчу шумѣли. Радостно волны журчали, Образъ ея отражая; Рожь наклонялась; сильнёе
Пахла трава луговая.
Крики кузнечиковъ рёзвыхъ
И соловьиныя трели,
Въ хорё хвалебномъ сливаясь,
Въ воздухё тихомъ звенёли,
И улыбалася кротко
Ночь, надъ землей пролетая..
Съ темно-лазуревой ризы
Сыпались звёзды, сверкая.

А. Плещеевъ.

## Побъда надъ суевъріемъ.

Версты полторы отъ нашей деревни, за оврагомъ, есть старинные курганы, неизвъстно къмъ и на чьихъ могилахъ насыпанные. На нихъ растутъ высокія сосны и покрываютъ ихъ своей погребальной, непроницаемой тънью. Въ народъ ходитъ слухъ, что тамъ находятся ржавыя вещи, которыя принадлежали какому-то древнему воинственному народу; я рылся въ этихъ курганахъ и ничего не нашелъ. Народъ увъряетъ меня, что страшно ходить мимо нихъ, — и безъ крайности никто не ходитъ. Говорятъ, что-то нечистое да есть тутъ. Я увъряю, что они боятся пустяковъ; но простой народъ разочаровываться не любитъ.

Одинъ изъ нашихъ дворовыхъ предложилъ мнѣ, если я не боюсь, итти на курганъ ночью одному и въ доказательство, что я тамъ былъ, принести черепъ издохшей лошади, валявшійся между дубовыхъ пней. Люди наши повѣсили его на сукъ. Я предложеніе принялъ и въ 12 часовъ ночи, въ это время всѣхъ духовидѣпій, отправился. Бодро перешелъ я оврагъ; домъ еще былъ виденъ,—однако сердце билось, я безпрестанно оглядывался и пѣлъ громко пѣсню, чтобы ободрить себя. Вхожу я въ перелѣсокъ: вѣтеръ дуетъ сильный, деревья безпрестанно мѣняютъ свой видъ, шумятъ; темно... Я спотыкаюсъ; кажется, бѣгутъ за мной; кажется, деревья не стоятъ на одномъ мѣстѣ, а переходятъ. Страшно было, страшно—смерть; но мнѣ и въ мысль не приходило возвратиться безъ лошадицаго черепа.

Воть и курганъ... Я осмотрълся. Звъзды горъли на небъ. То листь колыхнется, то почная птица перепорхнеть... «Гдъ же страшное?» подумаль я, схватиль свой призъ и быстро побъжаль домой; по счастью, въ черепъ не было змъи, какъ въ извъстномь черепъ Олегова коня, и я принесь его при громкихъ рукоплесканіяхъ дворовыхъ.

Изъ хрестомат. Соколова.

#### Упырь-вурдалакъ.

Трусовать быль Ваня бѣдный. Разь онъ позднею порой, Весь въ поту, отъ страха блѣдный, Чрезъ кладбище шелъ домой. Бѣдный Ваня еле дышить; Спотыкаясь, чуть бредеть

По могиламъ; вдругъ онъ слышитъ — Кто-то кость, ворча, грызеть.

Ваня сталь— шагнуть не можеть. «Боже!—думаеть бёднякь.— Это, вёрно, кости гложеть Красногубый вурдалакь.

Горе! Малый я не сильный: Събстъ упырь меня совсёмъ, Если самъ земли могильной Я съ молитвою не събмъ».

Что же? вмѣсто вурдалака (Вы представьте Вани злость!), Въ темнотѣ предъ нимъ—собака На могилѣ гложетъ кость.

А. Пушкинъ.

# Рыбная ловля въ Сергъевкъ.

Наконецъ стали прівзжать къ намъ гости. Одинъ разъ съвхались охотники до рыбной ловли. Затвяли большую рыбную ловлю неводомъ; достали неводъ, кажется, у башкирцевъ, а также еще нѣсколько лодокъ; двв изъ нихъ, побольше, связали вмѣстѣ, покрыли поперекъ досками, приколотили доски гвоздями — и такимъ образомъ сдѣлали маленькій поромъ съ лавочкой, на которой могли сидѣть дамы.

Въ одну чудную, тихую, мѣсячную ночь мы всѣ, кромѣ матери, отправились на тоню. Я сидѣлъ съ дамами на поромѣ. Безъ всякаго шума, осторожно завели неводъ и спустили его въ воду, окружа одинъ большой затонъ, или плесо, продолговатымъ полукругомъ вдавшееся въ берегъ. Туда ночью на отмель собирались безчисленныя стаи лещей. Едва только подтянули клячи невода къ берегамъ затона, какъ уже начало оказываться множество захваченной рыбы. Мы слѣдовали на поромѣ за мотней и видѣли въ ней такое движеніе и во ню, что наши дамы, а вмѣстѣ съ ними я, испускали радостные крики. Многія огромныя рыбы прыгали черезъ верхъ или бросались въ узкіе промежутки между клячами и берегомъ: это были щуки и жерихи. Хранившіе до тѣхъ поръ молчапіе рыбаки, плывшіе съ боковъ на лодкахъ или тянувшіе неводъ, подняли шумъ, крикъ и хлопанье клячевыми веревками по водѣ, чтобы заставить

рыбу воротиться въ середину невода. Мы посившили пристать къ берегу, чтобы видъть, какъ будутъ вытаскивать рыбу.

Наконецъ выбради и накидали пълыя груды мокрой съти. т.-е. стънъ, или крыльевъ, невода, показалась мотня, изъ длинной и узкой сдълавшаяся широкою и круглою отъ множества попавшейся рыбы; наконецъ стало такъ трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться изъ опасенія, чтобы не лопнула мотня. Поднявъ высоко верхніе подборы, чтобы рыба не могла выпрыгивать, чъсколько человъкъ съ ведрами и ущатами бросились въ воду и, хватая рыбу, биткомъ набившуюся въ мотню, какъ въ мъщокъ, накладывали ее въ свою посуду, выбъгали на берегь, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею. Облегчивъ такимъ образомъ тягость груза. всъ дружно схватились за нижніе и верхніе подборы и съ громкимъ крикомъ выволокли мотню на берегь. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телъгой; по большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшіе на лунномъ свъть; попалось также довольно крупной плотвы, язей и окуней; щуки, жерихи и голавли повыскакали, потому что были вороваты, какъ утверждали рыбаки. Сколько туть было суматошной бъготни и веселаго крика! Дамы также принимали живое участіе. Я часто слышаль восклицанія Евсеича (дядьки): «Воть лешь-то! ровно заслонь!» Но, видно, я быль настоящій рыбакь по природі, потому что и тогда говориль Евсеичу: «Воть если бъ на удочку вытащить такого леща!» Мит даже стало какъ-то невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у насъ; мив было жалко, что такъ опустошили озеро, и я нечально говориль Евсеичу, что теперь ужъ не будеть такого клева. какъ прежде; по онъ успокоилъ меня, увъривъ, что въ озеръ такая тыма-тымущая рыбы, что озеро такъ велико, и тянули неводомъ такъ далеко отъ нашихъ мостковъ, что клевъ будетъ не хуже прежняго. «Вотъ завтра самъ увидищь, соколикъ», прибавиль онъ, и я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и приняль болье живое участие въ общемъ дълъ. Мало-по-малу все пришло въ порядокъ: крупною рыбой нагрузили телъгу, а остальную понесли въ ведрахъ и ушатъ. Все обществе весело ношло домой за телъгою, нагруженною рыбой.

## Вечеръ

Жаръ свалилъ. Повъяла прохлада. Длинный день покончиль рядь заботь; По дворамъ давно загнали стадо, И косцы вернулися съ работъ. Потемнъть заря уже готова; Тихо все, часъ ночи не далекъ. Поднимался и улегся снова На закать легкій вытерокъ... Говоръ смолкъ; лишь изредка собачій Слышенъ лай, промолвятъ голоса... Пыль слеглась, остыль песокъ горячій, Пала сильно на землю роса... Гдъ жъ крестьяне?-День работавъ бодро, Всѣ теперь за ужиномъ они; Толкъ идетъ, чтобъ устояло ведро, Чтобъ еще продлились эти дни. Нфть, ужъ дождь ихъ къ утру не разбудить; Облака давно сбъжали прочь. Что за вечеръ! И какая будетъ Теплая и мъсячная ночь!

И. Аксаковъ

# Косари.

Ясный мъсяцъ надъ селомъ Весело сіяеть, Смотрить въ Волгу, серебромъ Слышенъ говоръ у дворовъ Берегъ обливаетъ; Тихо вътеръ шелеститъ Влажными листами; Пъснь кузнечика звенить Гулко надъ полями. Въ избахъ свътитъ огонекъ, И прозрачной твнью

Разстилается дымокъ . По всему селенью. Скрипнули ворота; Поднялась толна косцовъ На свою работу. Вся покрытая росой, Травка полевая Подъ безжалостной косой Стонеть, какъ живая.

С. Дрожжинъ.

#### Сѣнокосъ.

Пахнеть свномъ надъ лугами... Въ пъснъ душу веселя, Бабы съ граблями рядами Ходять, съно шевеля. Тамъ-сухое убирають: Мужички его кругомъ На возъ вплами кидаютъ... Возъ растетъ, растетъ, какъ домъ... Въ ожиданьи конь убогій, Точно вкопанный, стоить... Уши врозь, дугою ноги, И какъ будто стоя спитъ... Только Жучка удалая Въ рыхломъ свнв, какъ въ волнахъ, То взлетая, то ныряя, Скачеть, дая впопыхахъ.

А. Майковъ.

### Вечеръ на сънокосъ.

Ярко звёздъ мерцанье Въ синевѣ небесъ; Мѣсяца сіянье Падаетъ на лѣсъ.

Въ зеркало залива Сонный лъсъ глядитъ; Въ чащъ молчаливой Темнота лежитъ.

Слышенъ межъ кустами Смѣхъ и разговоръ; Жарко косарями Разведенъ костеръ. По травѣ высокой, Съ цѣпью на погахъ, Бродитъ одиноко

Бълый конь впотьмахъ. Воть ужъ пъснь заводитъ Пъсельникъ лихой, Изъ кружка выходить Парень молодой,

Шапку вверхъ кидаетъ, Ловитъ, не глядитъ, Пляшетъ — присядаетъ, Соловьемъ свиститъ. Пъснъ отвъчаетъ

Коростель въ лугахъ, Пъсня замираетъ Далекс въ поляхъ.

Золотыя нивы, Гладь и блескъ озеръ, Свътлые заливы, Безъ конца просторъ,

Звёзды надъ полями, Глушь да камыши... Такъ и льются сами

Звуки изъ души.

И. Никитинъ.



Украинская ночь,

А. И. Куиндэки.

## Луговой берегъ Оки въ покосъ.

Есть время въ году, когда луговой берегъ Оки кажется еще красивъе, еще разнообразнъе нагорнаго берега. Время это-Петровки. Не мъщаетъ вамъ сказать мимоходомъ, что дуга эти въ общей сложности могутъ составить добрый десятокъ маленькихъ германскихъ герцогствъ; они проходять непрерывною лентой черезъ нъсколько губерній, поднимъ словомъ, длина ихъ равняется длинь Оки. Въ ширину простираются они, среднимъ числомъ, верстъ на восемь и оканчиваются тамъ, гдв начинаются лъса и села. Ближе не селятся къ ръкъ, за водопольемъ. Къ іюлю пространство это представляетъ сплошное море травь, въ которыхъ крестьянские ребятишки могуть своболно прятаться, какъ въ лъсу. Миріады душистыхъ цвътовъ и растеній разливають въ вечернемъ воздухѣ свое благоуханіе. Въ знойный полдень пестрое цвътное море какъ словно зыблется и переливается изъ края въ край, хотя вътеръ не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ. Сюда-то въ Петровки стекается народъ окрестныхъ деревень и толны косарей, кото; ыхъ заблаловременно нанимають къ этому жители Комарева, Горъ, Болотова, Озеръ и другихъ. Въ нашемъ простонародь в покосъ считается празднествомь. Все является сюда въ полной воскресной пестротъ своей. Если бъ собрать весь кумачъ, всв платки, полявы, пестрыя рубашки и позументь, которые пестръють здёсь во время покоса, можно бы, кажется, покрыть ими пространство въ нятьдесять версть окружности. Народъ располагается кучками, артелями или даже цълыми вотчинами, каждая семья подлъ своей подводы, подлё котелка. Три недёли сряду проживаеть здёсь пъсколько тысячъ человъкъ. Подымитесь на наго ный берегь, подымитесь ночью и взгляните тогда на луга: костры замелькають передъ вами, какъ звъзды, имъ конца нъть въ объ стороны, они пропадають за горизонтомъ. Съ восходомъ солица весь этоть луговой берегь представляеть картину самаго полнаго, веселаго оживленія. Косари выстраиваются въ одну линію и, дружно звеня косами, начинають подвигаться къ реке, укладывая направо и налъво тучные ряды травы, петемъщанной съ клеверомъ, душистою голкой, кашкой, медуникой и сотнями другихъ цвътовъ. Такъ подвигаются они, однакожъ, цълыя двъ недвян, между темъ какъ бабы и девки, следуя за ними съ граблями, ворочають стно или навивають его островерхими

стогами. Воть тогда-то полюбуйтесь этими лугами, -- полюбуйтесь въ праздинкъ, когда по всему ихъ протяжению несется одинъ общій говоръ тысячи голосовъ и одна общая п'єснь: точно весь русскій людь собрался сюда на какое-то семейное празднество! Лавно уже наступила ночь, давно зажглись костры. Ужъ заря брезжеть на востокъ, уже серебряный серпъ мъсяца клонится къ горизонту и блёдиветь, а песня между темъ все еще не умолкаетъ... и нътъ, кажется, конца этой исснъ, какъ нътъ конца этимъ раздольнымъ лугамъ. Ивснь эту затянули еще, быть-можеть, въ далекой губернін, и воть понеслась она, понеслась дружнымъ неумолкаемымъ хоромъ и, постепенно разливаясь мягкими волнами все дальше и дальше, до самой Нижегородской губерній, а тамъ, подхваченная волжскими косарями, дойдеть до самой Астрахани, до самаго Каспійскаго моря!.. И если пъсня эта, если видъ этихъ луговъ не порадуютъ тогда вашего сердца, если ваша душа не дрогнеть, но останется равнодушною, совътую вамъ пощупать вашу душу: не каменная ли она...

Д. Григоровичъ.

#### Волкъ и лисица.

Лиса, курятинки накушавшись досыта И добрый ворошокъ припрятавши въ запасъ, Подъ стогомъ прилегла вздремнуть въ вечерній часъ. Глядить—а въ гости къ ней голодный волкъ тащится. «Что, кумушка, бъды! — онъ говорить. — Ни косточкой не могъ нигдъ я поживиться; Меня такъ голодъ и морить; Собаки злы, пастухъ не спить: Пришло хоть удавиться!» «Неужли?»—«Право, такъ».—«Бъдняжка куманекъ! Да не изволишь ли сънца? Воть цълый стогь: Я куму услужить готова». А куму не съща, хотълось бы мясного -Да про запасъ кума ни слова. И стрый рыдарь мой, Обласканъ но уши кумой,

Пошелъ безъ ужина домой.

# Крестьянинъ и работникъ.

Когда у насъ бѣда надъ головой,
То рады мы тому молиться,
Кто вздумаеть за насъ вступиться;
Но только съ плечъ бѣда долой,
То избавителю оть насъ же часто худо:
Всѣ взапуски его цѣнятъ,
И если онъ у насъ не виноватъ,
Такъ это чудо!

Старикъ-крестьянинъ съ батракомъ Шель подъ вечеръ лѣскомъ Домой, въ деревню, съ сънокосу, И повстречали вдругь медведя носомь къ носу. Крестьянинъ ахнуть не успълъ, Какъ на него медвъдь насълъ. Подмяль крестьянина, ворочаеть, ломаеть И, гдъ бъ его почать, лишь мъсто выбираеть: Конець приходить старику! «Степанушка, родной, не выдай, милый!» Изъ-подъ медвъдя онъ взмолился батраку. Воть новый геркулесь, со всей собравшись силой. Что только было въ немъ, Отнесъ полчерена медвъдю топоромъ И брюхо прокололь ему жельзной вилой. Медвъдь взревъль и замертво упалъ. Мелвёль мой излыхаеть. Прошла бѣда. Крестьянинъ всталъ — И онъ же батрака ругаетъ. Опфшиль бфдный мой Степанъ. «Помилуй, -- говорить, -- за что?» -- «За что! болванъ! Чему обрадовался сдуру? Знай колеть: всю испортиль шкуру!»

#### Пъсня косаря.

Я куплю себъ Косу новую, Отобые ее, Наточу ее. --И прости-прощай. Седо родное! Въ края дальніе Пойдеть молодець: Что внизъ по Дону, По набережью, Хороши стоятъ Тамъ слободушки! Степь раздольная Далеко вокругъ Широко лежитъ, Ковылемъ-травой Разстилается!.. Ахъ ты, степь моя, Степь привольная! Широко ты, степь, Пораскинулась, Къ морю Черному Понадвинулась. Въ гости я къ тебъ

Не одина пришелъ: Я пришель самъ-другь Съ косой вострою; Миъ давно гулять По травъ степной Вдоль и поперекъ Съ ней хотълося... Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни въ лицо, Вътеръ, съ полудня! Освъжи, взволнуй Степь просторную! Зажужжи, коса, Засверкай кругомь! Зашуми, трава, Подкошоная! Поклонись, цвъты, Головой землъ! На ряду съ травой Вы засохните! Нагребу копенъ, Намету стоговъ, --Дастъ казачка мнъ

Денегь пригоршни.

А. Кольцовъ.

## Огородъ.

Недавно расчищенная дорожка скоро вывела насъ изъ липовой рощи: мы вошли въ огородъ. Между старыми яблонями
и разросшимися кустами крыжовника нест, вли круглые бледнозеленые кочаны капусты; хмель винтами обвиваль высокія
тычинки; тесно торчали на грядахъ бурые прутья, перепутанные засохшимъ горохомъ; большія, плоскія тыквы словно валялись на землё; огурцы желтёли изъ-подъ запыленныхъ, угловатыхъ листьевъ; вдоль плетня качалась высокая кропива; въ
двухъ или трехъ мёстахъ кучами росли татарская жимолость,

бузина, шиповникъ, — остатки прежнихъ «клумбъ». Возят небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднълся колодецъ, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли въ этихъ лужицахъ; собака, дрожа встви тъломъ и жмурясь, грызла кость на полянъ; пъгая корова тутъ же лъниво щипала траву, изръдка закидывая хвость на худую спину. Дорожка повернула въ сторону: изъ-за толстыхъ ракитъ и березъ глянулъ на насъ старенькій сърый домикъ съ тесовой крышей и кривымъ крылечкомъ.

И. Тургеневъ.

### Оселъ и мужикъ.

Мужикъ, на лѣто въ огородъ
Нанявъ осла, приставилъ
Воронъ и воробьевъ гонять нахальный родъ.
Осель былъ самыхъ честныхъ правилъ:
Ни съ хищностью ни съ кражей незнакомъ;
Не поживился онъ хозяйскимъ ни листкомъ,
И птицамъ, грѣхъ сказать, чтобы давалъ потачку:
Но мужику барышъ былъ съ огорода плохъ.

Осель, гоняя птиць, со всёхь ослиныхь ногь, По всёмь грядамь и вдоль и поперекь, Такую подняль скачку,

Что въ огородъ все примялъ и притопталъ.

Увидя туть, что трудъ его пропалъ,

Крестьянинъ на спинъ сслиной

Убытокъ выместилъ дубиной. «И ништо!—всъ кричатъ.—Скотинъ подъломъ:

Съ его ль умомъ

За это дело браться!»

А я скажу, не съ тёмъ, чтобъ за осла вступаться: Онъ, точно, виноватъ (съ нимъ сдёланъ и расчетъ),

Но, кажется, не правъ и тотъ,

Кто поручиль ослу стеречь свой огородъ.

И. Крыловъ.

#### Во ржи.

Тропинка узкая во ржи---не правда ли, вѣдь это прелесть?! Я въ дѣтствѣ страстно любилъ такія тропинки: идешь, бывало, а рожь выше твоей головы, съ объихъ сторонъ тебѣ кланяется, и лазоревые васильки ласково улыбаются, къ себъ манятъ. Сорвешь одинъ, другой, третій—около тронинки, четвертый, пятый, шестой,—уже заманили въ самую рожь, которая такъ и подмываетъ прилечь. Ляжешь—и встать не хочется.

Въ тъни колосьевъ прохладно, шелестъ колосьевъ навъваетъ грезы, глаза ласкаетъ небесная лазурь.

Вдругь крикнеть чуть не подъ ухомъ перспель, такъ что даже вздрогнешь. Затъмъ начинаешь присталино всматриваться въ ту сторону, откуда донесся звукъ, стараясь отыскать глазами пестраго крикуна. Но, конечно, напрасно: быстроногая чуткая птица успъла замътить непрошепнаго гостя и выкрикиваеть свое «нить-подать» уже за нъсколько десятковъ шаловъ.

Опять все тихо... только шелестять наливающіеся колосья, да съ лазурной высоты доносится серебристая, въ душу западающая трель жаворонка.

Хорошо, чудо какъ хорошо!

Вдругъ мимо прошмытнулъ мышонокъ. Вскочишь, какъ угорѣлый, а потомъ и совѣстно станеть: какого, подумаешь, звѣря испугался.

Однако мышонокъ явился очень кстати: изъ сырой лощины потянуло холодкомъ. Солнышко собирается на покой. Незамѣтно пролетѣло время. Наберешь поско ѣе побольше васильковъ, да и пустишься бѣгомъ домой, усыпая обрэненными цвѣтами милую тропинку во ржи... П. Кайгородовъ.

## Урожай.

Краснымъ полымемъ
Заря всныхнула,
По лицу земли
Туманъ стелется;
Разгорълся день
Огпемъ солнечнымъ,
Подобралъ туманъ
Выше темя горъ;
Нагустилъ его
Въ тучу черную;
Туча черная
Понахмурилась,
Понахмурилась,
Что задумалась,

Словно всномнила Свою родину...
Понесуть ее Вътры буйные Во веъ стороны Свъта бълаго.
Ополчается Громомъ-буею, Огнемъ-молніей, Дугой-радугой;
Ополчилася — И расширилась, И ударила, И пролилася

Слезой крупною — Проливнымъ дождемъ На земную грудь На широкую.

И съ горы небесъ Глядить солнышко; Напилась воды Земля досыта.

На поля, сады На зеленые Люди сельскіе Не насмотрятся;

Люди сельскіе Божьей милости Ждали съ трепетомъ И молитвою.

Заодно съ весной Пробуждаются Ихъ завътныя Думы мирныя.

Дума первая: Хлъбъ изъ закрома Насыпать въ мъшки, Убирать воза.

А вторая ихъ Еыла думушка: Изъ села гужомъ Въ пору выйхать.

Третью думушку Какъ задумали— Богу-Господу Помолилися,

Чѣмъ свѣтъ по полю Всѣ разъѣхались, И пошли гулять Другъ за дружкою,

Горстью полною Хлъбъ раскидывать, И давай пахать Землю плугами, Да кривой сохой Перепахивать, Бороны зубьемъ Порасчесывать...

Посмотрю-пойду Полюбуюся, Что послалъ Господь За труды людямъ:

Выше пояса Рожь зернистая, Дремлеть колосомъ Почти до земли; Словно Божій гость

Словно Божій гость, На всё стороны Дню веселому Улыбается;

Вътерокъ по ней Плыветъ-лоснится, Золотой волной Разбътается...

Люди семьями Принялися жать, Косить подъ корень Рожь высокую.

Въ копны частыя Снопы сложены; Отъ возовъ всю ночь Скрипитъ музыка.

На гумнахъ вездѣ, Какъ князья, скирды Широко сидятъ, Поднявъ головы.

Видитъ солнышко — Жатва кончена: Холодиъй оно Пошло къ осени;

Но жарка свъча Поселянина Предъ иконою Божьей Матери.

А. Кольцовъ.



Страдная пора.

T. T. Macondoos.

## Уборка хлѣба.

Наступила рабочая пора — уборка хлеба. Жары стоять нестерпимые. На небъ нъть ни облачка. Вътеръ горячій. Жницы работають съ разсвъта до поздней ночи. На подошвахъ ихъ необутыхъ ногъ, которыми онъ смъло ступають по сръзаннымъ стеблямъ ржаного колоса, трескается кожа; на ладоняхъ появляются мозоли, нъкоторыя величиною сь оръхъ; лица у всъхъ покрыты загаромъ и потомъ; на свъжіе слъды горячаго пота ложится сухая пыль, образуя черныя полосы, которыя, въ свою очередь, покрываются новой пылью, и такъ далбе и такъ далье... Всьхъ мучить невыносимая жажда, а въ поль нътъ ни одной капли холодной воды, потому что она на разсвъть привозится изъ села въ жбанахъ или бочонкахъ и, по пропествін трехъ-четырехъ часовъ, дёлается таплою, совершенно негодною для питья. Нъть пи отрадной тъни, куда бы можно было приклонить усталую голову и вдохнуть въ себя струю прохладнаго воздуха. Грудныя малютки, которыхъ матери беруть съ собою въ поле, лежать подъ снопами на разостланныхъ бѣлыхъ зипунахъ, время отъ времени плачутъ, замолкають и опять плачуть. Матери торопливо кормять ихъ грудью и снова берутся за серпъ. При дорогъ сидять грачи съ распущенными крыльями и раскрытымъ клювомъ; даже имъ тяжело отъ нестерпимаго жара.

И. Никитинъ.

#### Ночь на жнитвъ.

Густветь сумракъ, и съ полей Уходять жницы... Ужъ умолкъ Вдали и плачъ и смвхъ двтей, Собачій лай и женскій толкъ. Ушелъ рабочій караванъ... И тишина легла въ поляхъ!.. Какъ безконечный ратный станъ, Кругомъ сноны стоятъ въ копнахъ; И задымилася роса На всемъ пространствв желтыхъ нивъ. И ночь взошла на небеса, Тихонько звъзды засвътивъ. Вотъ вышелъ мъсяцъ молодой...

Одно, прозрачное, какъ дымъ, Въ пустынъ неба голубой Несется облачко предъ нимъ: Какъ будто кто-то, не земной, Подъ бълой ризой и съ вънцомъ Надъ этой нивой трудовой Стоитъ съ серебрянымъ серпомъ И шлетъ въ сверканіи зарницъ Благословенье на поля: Вознаградила бъ страду жницъ Ихъ потомъ влажная земля.

А. Майковъ.

## Утренняя звъзда.

Откуда, звъздочка-краса?
Что рано такъ на небеса
Въ одеждъ праздничной твоей,
Въ огнъ блистающихъ кудрей,
Въ красъ воздушно-голубой,
Умывшись утренней росой?

Ты скажешь: встала раньше нась? Анъ нёть! мы жнемь ужъ цёлый чась; Не счесть накиданныхъ сноповъ. Кто всталь до дня, тоть днемь здоровъ, Бодрёй глядить на Божій свёть: Ему за трудь вкуснёй обёдь;

Другой привыкъ до полдня спать, Зато и утра не видать; А жнецъ съ восточною звёздой Всегда встаеть передъ зарей. Работа рано поутру— Досугь и пёсня ввечеру...

А птички? всё давно ужь туть; Играють, свищуть и поють; Съ куста на кусть, изъ сёни въ сёнь, Кричать другь дружкё: «добрый день». И томно горлинки журчать... Да чу! къ заутренё звонять.

Вездъ молитва началась: «Небесный Царь, услыши насъ! Твое владычество приди, Насъ въ искушенье не введи; На путь спасенія наставь И отъ лукаваго избавь».

Зачёмь же, звёздочка-краса, Всегда такъ рано въ небеса? Звёзда-подружка тамъ горитъ; Пока родное солнце спитъ, Спёшать увидёться онё Въ уединенной вышинт.

Тайкомъ сквозь дремлющій разсвётъ Она за милою вослёдь Бёжить, сіяя, на востокъ И будить ранній вётерокъ; И, тихо вёя съ высоты, Онъ милой шепчетъ: «гдё же ты?»

Но что жъ? Увидятся ли?.. Нѣтъ, Спѣшитъ за ними солнце вслѣдъ. Ужъ вотъ оно: востокъ зажгло, Свой алый завѣсъ подняло, Надѣло знойный свой уборъ И ярко смотритъ изъ-за горъ.

А звъздочка? ужъ не блестить; Печально, блъдная, бъжить, Подружкъ шепчеть: «Богъ съ тобой!» И скрылась въ бездиъ голубой... И солнце на небъ одно Великолъпно и красно,

.Идетъ по свътлой высотъ Въ своей спокойной красотъ. Затеплился на церкви крестъ, И тонкій паръ встаетъ окрестъ; И взглянетъ лишь куда оно. Тамъ мигомъ все оживлено.

На кровя аисть нось острить; И въ небъ ласточка кружить; И дымъ клубится изъ печей; И будить мельницу ручей; И тихо раветь темный боръ; И звучно въ немъ стучить топоръ.

# Крестьянская семья на работь.

Рабочее время стояло. Возили снопы мужики, А Дарья картофель копала Съ сосъднихъ полосъ у ръки.

Свекровь ея туть же, старушка, Трудилась; на полномъ мёшкѣ Краснвая Маша, рёзвушка, Сидёла съ морковкой въ рукѣ.

Тельта скрипя подъвзжаетъ, Савраска глядитъ на своихъ, И Проклушка крупно шагаетъ За возомъ сноповъ золотыхъ.

«Богь помощь! А гдѣ же Гришуха?» Отецъ мимоходомъ сказалъ. «Въ горохахъ», сказала старуха. «Гришуха!» отецъ закричалъ,

На небо взглянуль. «Чай, не рано? Испить бы...» Хозяйка встаеть И Проклу изъ бълаго жбана Напиться кваску подаеть.

Гришуха межь тёмь отозвался: Горохомь опутань кругомь, Проворный мальчуга казался Бёгущимь зеленымь кустомь.

«Вѣжитъ!.. У... бѣжитъ, пострѣленокъ, Горитъ подъ ногами трава!» Гришуха черенъ, какъ галчонокъ, Бѣла лишь одна голова.

Крича, подбъгаеть въ присядку (На шет горохъ хомутомъ), Попотчеваль бабушку, матку, Сестренку—вертится выономъ!

Отъ матери молодцу ласка, Отецъ мальчугана щипнулъ; Межъ тѣмъ не дремалъ и Савраска: Онъ шею тянулъ и тянулъ,

Добрался—оскаливши зубы, Горохъ аппетитно жуетъ, И въ мягкія добрыя губы Гришухино ухо беретъ...

Н. Некрасовъ.

#### Обезьяна.

Какъ хочешь ты трудись; Но пріобръсть не льстись Ни благодарности ни славы, Коль нътъ въ твоихъ трудахъ ни пользы ни забавы.

Крестьянинь на зарѣ съ сохой Надъ полосой своей трудился; Трудился такъ крестьянинъ мой, Что градомъ потъ съ него катился: Мужикъ работникъ былъ прямой. Зато, кто мимо ни проходить, Отъ всѣхъ ему: «спасибо, исполать!» Мартышку это въ зависть вводитъ: Хвалы приманчивы—какъ ихъ не пожелать!

Мартышка вздумала трудиться: Нашла чурбанъ, и ну надъ нимъ возиться! Хлопотъ

Мартышкъ полонъ ротъ:
Чурбанъ она то понесетъ,
То такъ, то сякъ его обхватитъ,
То поволочитъ, то покатитъ;
Ръкой съ бъдняжки льется потъ;
И, пакопецъ, она, ныхтя, насилу дышитъ;
А все ни отъ кого похвалъ себъ не слышитъ.
И не диковинка, мой свътъ!
Трудишься много ты, да пользы въ этомъ нътъ.

И. Крыловъ.

# Трудолюбивый медвъдь.

Увидя, что мужикъ, трудяся надъ дугами, Ихъ прибыльно сбываеть съ рукъ

(А дуги гнуть съ терпъньемъ и не вдругъ), Медвъдь задумаль жить такими же трудами.

Пошель по лёсу трескъ и стукъ, И слышно за версту проказу.

Оръшника, березника и вязу

Мой Мишка погубиль несмътное число, А не дается ремесло.

Воть идеть къ мужику онъ попросить совъта, И говорить: «Сосъдъ, что за причина эта?

Деревья-таки я ломать могу, А не согнуль ни одного въ дугу. Скажи, въ чемъ есть туть главное умѣнье?» - «Въ томъ, - отвъчалъ сосъдъ, -Чего въ тебъ, кумъ, вовсе нътъ:

Въ терпъньъ».

И. Крыловъ.

### Нищіе.

Въ удушливый зной по дорогъ Оборванный мальчикъ идетъ; Изръзаны камнями ноги. Струится съ лица его потъ. Въ походкъ, въ движеньяхъ, во взоръ Нъть ръзвости дътской слъда; Сквозить въ нихъ тяжелое горе, Какъ въ рубищъ ветхомъ нужда. Онъ въ городъ ходилъ наниматься Къ богатымъ кунцамъ въ батраки; Да взять-то такого боятся: Тщедушный батракъ не съ руки. Одинъ онъ... Свезли на кладбише Вчера его старую мать. Съ сумою подъ окнами пищу Приходится, видно, сбирать. Карета шестеркой несется; За нею пустился онъ вследъ.

Но голосъ внутри раздается: «Воть я тебѣ дамъ, дармоѣдъ!» Сурово лакейскія лица Взглянули при возгласт томъ, И жирный господскій возница Стегнуль попрошайку кнутомъ. И прочь отскочиль онъ безъ крика. Лишь сладить не могь со слезой... И дальше пошелъ горемыка, Поникнувъ на грудь головой. Усталый и зноемъ томимый. Онъ въ рощъ дубовой прилегь; И видить: съ котомкою мимо Плетется съдой старичокъ. «Здорово, парнишка! Откуда? Умаялся? Хворенькій, знать?» - «Изъ города, дъдушка. Худо Мнъ больно». —«Не хлъбна ли лать? Немного набраль я сегодня, Ла надо тебя пожальть. Мнъ съ голоду милость Господня Не дасть, словно псу, околъть...» И съ братомъ голоднымъ, что было Въ котомкъ, онъ все раздълилъ; Собравъ свои дряхлыя силы, На ключъ за водицей сходилъ. И горе пока позабыто, И дружно бесъда идетъ... Голоднаго, видно, не сытый, А только голодный пойметь!

А. Плещеевъ.

#### Нищій.

Я проходиль по улицъ... меня остановиль нищій, дряхлый старикъ. Воспаленные слезливые глаза, посинълыя губы, шершавыя лохмотья, нечистыя раны... О, какъ безобразно обглодала бъдпость это несчастное существо! Онь протягиваль мизкрасную, опухшую, грязную руку... Онъ стоналъ, олъ мычалъ о
помощи. Я сталъ шарить у себя во всъхъ карманахъ... Ни
кошелька, ни часовъ, ни даже платка... Я ничего не взялъ съ

собою. А нищій все ждаль... и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крѣпко пожаль эту грязную, трепетную руку... «Не взыщи, брать; нѣть у меня ничего, брать». Нищій уставиль на меня свои воспаленные глаза; его синія губы усмѣхнулись, и онь, въ свою очередь, стиснуль мои похолодѣвшіе пальцы. «Что же. брать, — прошамкаль онь: — и на томъ спасибо. Это тоже подаяніе, брать». Я поняль, что и я получиль подаяніе отъ моего брата.

И. Тургеневъ.

#### Нищій и собака.

Большой боярскій дворъ собака стерегла. Увидя старика, входящаго съ сумою, Собака лаять начала.

«Умилосердись надо мною! —

Съ боязнью, шопотомъ бѣднякъ ее молилъ. — Я сутки ужъ не ѣлъ... отъ глада умираю!»

— «Затъмъ-то я и лаю, —

Собака говорить, — чтобъ ты накормленъ былъ».

Наружность иногда обманчива бываеть: Иной— какъ звърь, а добръ; тотъ ласковъ, а кусаетъ.

И. Дмитріевъ.

# На поромъ.

На перевозѣ стоялъ гамъ, шумъ, говоръ, крики, восклицанія, скрипъ колесъ. Лошади отчаянно мотали хвостами, отбиваясь отъ липнущихъ мухъ и оводовъ, быки мычали, стараясь выпростать изъ ярма широколобыя, рогатыя головы. Къгорячему небу подымались подвязанныя оглобли, дуги съ мотающимися въ нихъ лошадиными головами, по взрытому почернѣвшему песку валялись свѣжія и засохшія арбузныя корки. и надо всѣмъ стоялъ крѣпкій запахъ теплаго навоза и лошадинаго пота. У берега, шаля, брызгаясь, съ крикомъ, со смѣхомъ купались ребятишки.

— Ребята, поромъ!

Ребятишки выскочили изъ воды и торопливо одѣвали рваныя рубашонки на мокрое, блестѣвшее каплями тѣло.

Поромъ, черный, громоздкій и неуклюжій, весь заставленный тельгами и лошадьми, стукнулся о край помоста, и сто-

явшіе на немъ лошади подались и переступили съ ноги на ногу. Человъка три стали прикручивать брошенные концы къ столбамъ. Торопясь, задъвая другъ друга осями, двипулись съ порома телъги и повозки. Не успъла съъхать послъдияя, какъ на поромь кинулись дожидавшіеся на берегу, цъпляясь, крича, ругаясь, хлеща лошадей. Маленькій веспушчатый мужичонко, видя, что не проберется въ этомъ содомъ, торопливо стпрягъ свою лошаденку, ввелъ на поромъ и, подвязавъ кверху оглобли, вытащилъ свою косолапую телъжку на себъ.

Отвязали концы. Нѣсколько человѣкъ стали тянуть канать, и онъ всей длиной бился по рѣкѣ, и вдоль него при каждомь движеніи вспыхивала серебряная полоса. Заскорузлыя, почернѣвшія руки мѣрно перехватывали канать, съ котораго обильно бѣжала вода и который медлепно выходиль изъ воды съ одной стороны и опять тянулся въ воду съ другой.

- Богь дождика не даеть.
- Чисто все посохло.
- Скотина голодная ходить, всю землю выбила, ажь почернёла.
- Ежели еще денъ пять дожжа не будеть пропали. Берегь подходить все ближе и ближе. Телъги, фуры, повозки, лошади, люди стоять тамъ въ ожидаціи. Натянувшійся канать уже недостаеть воды и болтается въ воздухъ, раскидывая сверкающія капли. Со скрипомъ наваливается поромъ къ причальному помосту.

Опять стукъ, грохотъ, брань, вытягивающіяся лошади, подпрыгивающія тельги...

А. Серафимовичъ.

# Ярмарка въ селъ.

Ярмарка была въ самомъ разгаръ. Безчисленныя улицы балагановъ, дощатыхъ, рогожныхъ, холщевыхъ, пылали яркими красками товаровъ. Въ воздухъ въяли, какъ знамена, цвътные шарфы, ярко-красные или синіе кушаки; на колышкахъ здъсь и тамъ возвышались шапки, простыя и смушковыя, кивали шумящіе картузы. Казинетовые пиджаки братски висъли съ сермягами. Сапоги, рукавицы, холсты, шали, пряники, все манило взглядъ припаряженыхъ дъвицъ, щелкавшихъ съмечки, останавливало вниманіе робкихъ бабъ, завистливо и безнадежно

трогавшихъ товары нальцами, ласкало воображение мужиковъ. останавливающихся въ задумчивости передъ этими болатствами. Какой-то худой и суетливый мужикъ, съ бѣлыми питками подъмышкой и въ поярковомъ цилиндрѣ, торговался изъ-за веретена, крича:

-- Цѣна-то ему грошъ... а ты дорожишься!

Гомонъ и гамъ, плачъ ребенка, хохотъ, смѣхъ, восклицанья, крикъ встревоженной галки на царковномъ крестъ сливались съ праздинчнымъ колокольнымъ звономъ, съ дребезжащимъ речитативомъ слъпой старухи, вымаливавшей гроши:

— Покрой ихъ, Господи, ризой-пеленой... Огради ихъ, Господи, бълой каменной стъной...

Народъ запружалъ улицы и площадь. Тамъ и сямъ встръчались знакомые и послъ радостныхъ возгласовъ шли по трактирамъ, грязнымъ, шумнымъ, по балаганамъ, гдъ продавался мутный чай, пеклись блины, оладьи, и звонкоголосыя бабы зазывали посътителей или переругивались между собой.

— Мужикъ горитъ! Мужикъ горитъ!—закричали **гдъ-то** въ центръ базара.

Толна шарахнулась туда, галдя, поднимая красноватую пыль. И опять хохоть поплыль надъ базаромъ. Отъ мужика въ поярковомъ цилиндрѣ, съ бѣлыми нитками и веретеномъ подъ мышкой, шель легкій дымокъ и запахъ гари. Лицо у него было испуганное.

- Что случилось?
- Съ́рныя спички загоръ́лись въ карманъ́. Ишь, карманъ-то... выгоръ́лъ!

Мужикъ сокрушенно взмахивалъ руками, смотря себъ подъ ноги.

- Карманъ-то не жаль... Махорка сгорела!

Широкую улицу, сбъгавшую внизъ по направленію къ заводу, сплошь заставили возы съ живностью, ранними овощами, дегтемъ, сушеной рыбой.

Туть гагакали гуси, вели бесёды куры, утки, индюки, кричали во все горло иётухи, словно радуясь празднику. А дальше, къ заводу, базаръ превращался въ дровяной и скотный торгъ, гдё были навалены горы деревянныхъ боропъ, сохъ. перекладовъ, лодокъ, лопатъ, мёшковъ, гдё мужики осматри-

вали терпъливыхъ воловъ, коровъ, жевавшихъ жеачку, пугливыхъ лошадей, безпокойныхъ овецъ. Казалось, богатая и обильная страна выслала дары свои съ долинъ и уваловъ.

С. Гусевъ-Оренбургскій.

### Ярмарка.

Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта; Народомъ площадь вся покрыта. На море пестрое головъ Громада бёлая домовъ Глядить стеклянными очами; Недвижная, затоплена Вся солнца золотомъ она. Людь Божій движется волнами... И кички съ острыми углами, Подолы красные рубахъ, На черныхъ шляпахъ позументы, И вътромъ въ дъвичьихъ косахъ Елва колеблемыя ленты — Вся деревенская краса Воть такъ и мечется въ глаза! Изъ лавокъ, хитрая приманка, Высматривають кушаки, И разноцвътные платки, И разнопвътная серпянка. Туть груды чашекъ и горшковъ, Корчагь, бочонковъ, кувшиновъ; Тамъ -- лыки, ведра и ушаты, Лотки, подойники, лопаты, Колеса... «Гдъ! какая дрянь? Ты воть на ступицу-то глянь!» Торгать плечистый повторяеть И бойко колесомъ вертитъ. А парень крендель добдаеть. - Сложи полтину, -- говорить, --Возьму и дегтя, воть мазницы... «Нъть, врешь! отдай за рукавицы! Ты гамоновъ-то свой не прячь!» Кричить налѣво бородачъ. Здёсь давка: спорять съ мужиками За клячу пътую купцы. И Лазаря поють слыщы, Сбирая мѣдными грошами Лапь съ сострадательныхъ зъвакъ. Набить биткомь толной гулякь Пріють разгула и кручины, Поль кровлею изъ нарусины. «Охъ, православные! я пьянъ!» Въ бумажномъ колпакъ и въ блесткахъ. Кривляясь съ бубномъ па подмосткахъ, Народъ дурачитъ шарлатанъ И корчить рожу... «Какъ обманъ! — Повертывая головою, Пыганъ проносится съ божбою. — Коню не двадцать лъть, а пять! Жены, дътей миъ пе видать!» Веселый говоръ, крикъ торговли, Пискъ дудокъ, пъсни мужиковъ И ранній звонъ колоколовъ — Все въ гуль слилось. Межъ тъмъ оглобли Приподлялись посерхъ возовъ, ћакъ лѣсъ безъ вѣтокъ и листовъ.

И. Никитинъ.

## Деревенскій пожаръ.

Набать становился все слышиве и слышиве... При вывздв изъ лвсу въ открытое поле — первое, что представилось намъ, это — стоявшая нвсколько поодаль отъ селенія, на совершенно темномъ фонв, бвлая церковь, осввщенная пожаромъ до малвишихъ архитектурныхъ подробисст. й, съ блистающими красноватымъ цввтомъ главами и крестами. Иламя выходило почти изъ половины деревни и, склоняемое ввтромъ, уже зализысало огромными ясыками близстоящія къ нему строенія. Вверху надо всвмъ этимъ клубился свроватый дымъ, въ которомъ летали огненные куски, и кружились какія то бвлыя птицы. Въ самомъ селеніи передъ пламенемъ мелькали черныя фигуры мужиковъ и бабъ. Отовсюду слышался шумъ и гамъ, сливавшійся со звономъ колокола. Сидввшіе около вынесенныхъ на середину улицы пожитковъ старухи и реблтишки выли и ревёли. Выгнанная изъ хлѣвовъ скотина — коровы и лошади — всё столинлись въ кучу и не амѣтло, подъ вліяпіемъ какого-то непонятнаго для нихъ страха, прижались къ церковнои оградѣ; однѣ только дуры-овцы, тоже случившіяся въ одно стадо и кинувшіяся было сначала въ огонь, но шугнутыя оттуда двумя-тремя взвизгнувшими бабами, неслись теперь далеко-далеко въ поле...

Мы быстро подъвхали.

— Батюшки! у Матрены Лукьяновны ужъ загорѣлось! раздался пронзительный женскій голосъ.

Всв бросились туда.

Отецъ таже проворно соскочиль съ дрожекъ и потомъ, — ужъ я не знаю какъ это случилось при его полнотѣ, — вдругъ очутился на крышѣ этой самой избы.

— Снимайте кафтаны, мочите ихъ и давайте сюда! — командоваль онъ оттуда.

Первый бросился ему помогать самый бъдный изо всей деревни мужикъ Спиридонъ, по фамиліи Кутузовъ. Собственная изба его давно уже сгоръла, и онъ, кажется, изъ нея и вынести ничего не успъль, но, несмотря на то, нисколько не потеряещись, началь усердиъйшимъ образомъ подавать воду, понукать и ругать другихъ мужиковъ и особенно бабъ, что нибудь не из-его или непроворно дълавшихъ...

Приказчикъ Кирьянъ между тёмъ досталъ образъ Ноопалимой Купины и, взявъ его на руки, какъ обыкновенно носятъ иконы, сталъ съ нимъ обходить еще незагорёзшуюся часть селенія. Вдругъ пламя изъ косого направленія приняло прямое, поколебалось нёсколько минутъ и снова скленилось, но ужз въ поле, въ сторону, противоположную отъ деревни.

— Господи! Поломя-то на лѣсъ пошло!.. Царица Небесная! — заголосили бабы.

Мужики только молча перекрестились. Опасность миновала... Я взмостился на своего коня и отправился домой. Виднѣвшееся изъ нашихъ оконъ пламя становилось все меньше и меньше.

А. Нисемскій.

#### Лѣсной пожаръ.

Солнце багровѣло все больше и больше; сѣро-желтый туманъ застилаль лазурь небеснаго свода и съ каждымъ часомъ все больше и больше темиѣлъ. И на землѣ затуманились дал: ніе пред-



меты: перелѣсокъ и строспія ровно въ дыму закутались. Гарью запахло, значить, пожарь разгорался не на шутку, но гдѣ, близко ли, далеко ли, — не знаеть никто. Во время лѣсныхъ пожаровъ сухой туманъ и запахъ гари распространяются иногда на сотни версть отъ горѣлаго мѣста. Оттого всѣ и были спокойны, — никто не тревожился: горить гдѣ-то далеко, до нась не дойдеть.

Больше двадцати версть надо было провхать сплошнымъ дремучимъ лѣсомъ. Дальше пачипались жилыя мѣста, окруженныя обширными пашпями и чащобами; тамъ бы уже совершенно было безопасно отъ лѣсного пожара. А покамѣстъ дорога шла узкая, извилистая; чуть не на каждомъ шагу пересѣкалась корневищами. Съ обѣихъ сторонъ сумрачными великанами высились громадпыя ели и лиственницы; межъ нихъ во всѣ стороны разросся густой непроходимый чапыжникъ. Узкая полоса дневного свѣта тянулась надъ вершинами непроглядной лѣсной чащи, и хоть далеко было еще до вечера, а въ лѣсу было уже темно, какъ въ осеннія сумерки. Конюхъ Дементій ѣхалъ впереди поѣзда; опъ не жалѣлъ лошадей. Выхоленные кони, сроду не знавшіе скорой ѣзды, мчались во весь опоръ. Проскакали полдороги. Верстъ одиннадцать или двѣнадцать осталось до рѣки.

Вдругъ влѣво отъ дороги послышался въ отдалении необычайный, несмолкаемый трескъ... Съ каждой минутой онъ возрасталь, обдавая странниковъ ужасомъ. Свистъ и визгъ разносились по лѣсу. Зашумѣло въ вершинахъ елей и лиственницъ: то стада бѣлокъ, спасаясь отъ огня, перелетали съ дерсва па дерево! Почуявъ недоброе, лошади закусили удила и помчались, сломя голову; запрыгали повозки по толстымъ корневищамъ: того и гляди, либс осъ пополамъ, либо все на боку.

— Огонь идеть!—вскрикнуль Дементій. И отчаянный крикь его едва слышень быль за страшнымь шумомь огисинаго урагана.

Вев крестились, творили молитвы, женщины плакали навзрыдь.

Вдругъ смолистымъ дымомъ пахнуло, и по узкой свѣтовой полосѣ, что высилась надъ дорогой, какъ громадныя огненныя птицы, стаями понеслись горящія лапы, осыная дэждемъ искръ весь поѣздъ. Вой урагана превратился въ одинъ нескончаемый оглушающій раскать грома. Ему вторили, какъ пушечные выстрѣлы, стоны падавшихъ деревьевъ, вой спасавшихся отъ гибели волковъ, отчаянный ревъ медвѣдей. Встъ перерѣзало дорогу

быстре промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей. Воть надь деревьями, тяжело размахивая утомленными крыльями, быстре вихря понеслись лёсныя птицы. Багрово синими волнами заклубился надь лёсомъ дымъ. Палящій, огнедышащій вётеръ понесся низомъ межъ деревьями, разстилался надъ землей удушающій смрадъ. Вдругъ между вершинами деревьевъ блеснула огненная змёйка, за ней другая, третья, и мигомъ всё верхи елей и лиственницъ подернулись пламеннымъ покровомъ. Брызнула изъ деревьевъ смола, и со всёхъ сторонъ полились изъ нихъ огненныя струйки.

Вдругъ передняя пара лошадей круто поворотила направо и во весь опоръ помчалась по прогалинъ, извивавшейся середь чапыжника. За переднею парой кинулись остальныя.

— Куда ты, куда, Дементьюшка?..

— Кони лучше нашего знають, — молвиль Дементій, опуская вожжи, и, снявь шапку, сталь креститься. — Слава Тебь, Господи! Слава Тебь, Царю небесному! — говориль онь. Не прошло трехь минуть, какъ лошади изъ пылающаго лъса вынесли погибавшихъ въ обширное моховое болото.

П. Мельниковъ.

### Родная картинка.

Дорога! Сколько въ этомъ словъ заключено для меня привлекательнаго! Особливо въ лътнее теплое время, если притомъ предстоящіе вамъ перебзды неутомительны, если вы, не сибша, можете расположиться на станціи, чтобы переждать полуденный зной, или же вечеромъ, чтобы побродить по окрестлости, -- дорога составляеть неисчернаемое наслаждение. Вы, лежа, вдете въ вашемъ покойномъ тарантасъ; маленькія обывательскія лошадки бъгуть бойко и весело, верстъ по пятнадцати въ часъ, а иногда и болъе; ямщикъ, добродушный, молодой парань, безпрестанно оборачивается къ вамъ, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, на водку дадите. Передъ глазами вашими разстилаются необозримыя поля, окаймляемыя лісомъ, которому, кажется, и конца нътъ. Изръдка попадается по дорогъ починокъ изъ двухътрехъ дворовъ или же одиноко стоящая сельская расправа, и опять поля, опять люсь! Земли-то, земли-то! то-то раздолье туть земледъльцу! Кажется, и жилъ бы и умеръ тутъ, лънивый и безпечный, въ этой непробудной тишинъ!

Однако воть и станція; вы утомлены немного, но этото пріятное утомленіе, которое придаеть еще болье цыны и сладости предстоящему отдыху. Въ ушахъ вашихъ еще остается впечатльніе звуковь колокольчика, впечатльніе шума, производимаго колесами вашего экипажа. Вы выходите изъ вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но черезъ четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревнъ, и передь вами развертывается та мирная сельская идиллія, которой первообразъ такъ цёльно и полно сохранился въ вашей душё. Съ горы спускается деревенское стадо; оно ужъ близко къ деревнь, и картина мгновенно оживлется; необыкновенная суета проявляется по всей улиць; бабы выбытають изъ избъ съ прутьями въ рукахъ, преследуя тощихъ, малорослыхъ коровв; девчонка леть десяти, также съ прутикомъ, бежить вся впопыхахъ, загоняя теленка и не находя никакой возможности слъдить за его скачками; въ воздухъ раздаются самые разнообразные звуки, отъ мычанья до визгливаго голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконецъ стадо загнано, деревня пустветь; только кое-гдв по завадинкамь сидять еще старики, да и тѣ позѣвывають и постепенно, одинъ за другимъ, исчезають въ воротахъ. Вы велите закладывать лошадей.

И снова передъ вами дорога, снова свѣжій вѣтеръ нѣжитъ ваше лицо, снова обнимаетъ васъ тотъ прозрачный полумракъ, который на сѣверѣ замѣняеть лѣтнія ночи. А полный мѣсяцъ кротко и мягко освѣщаетъ всю окрестность, надъ которою вьется, какъ паръ, легкій ночной туманъ.

М. Салтыковъ.

# OCEN b.

# Въ деревнъ и въ городъ.

Съ конца августа въ воздухѣ начинаетъ холодѣть. Свѣжесть замѣчается особенно по утрамъ, а въ сентябрѣ появляются иногда и легкіе морозы. Просыпаясь поутру, вы видите, какъ побѣлѣла трава или крыша сосѣдняго дома. Еще немного—и лужи, которыхъ осенью довольно всегда, начинаютъ по ночамъ замерзать. Мелкіе осенніе дождики созсѣмъ не похожи на лѣтніе грозовые дожди: они идутъ безпрестанно, и земля уже не просыхаетъ скоро, какъ бывало лѣтомъ. Вѣтеръ дуетъ безъ-устали, далеко разнося созрѣвшія сѣмена деревьевъ и травъ и доставляя мальчику удовольствіе высоко запустить бумажнаго змѣя.

Листъ на деревьяхъ начинаетъ кое-гдѣ желтѣть еще въ концѣ августа; въ сентябрѣ вы замѣчаєте, какъ на березѣ, все еще зеленой, появляются тамъ и сямъ совершенно желтыя, золотистыя вѣтки: будто мертвящая рука осени схватила и измяла ихъ мимоходомъ. Первая распустилась береза, она и первая начинаетъ желтѣть. Съ каждымъ днемъ все больше и больше становится желтыхъ листьевъ. Еще два-три дня, и трепстная осина стоитъ вся красная, багровая, золотистая. Но порывистый осенній вѣтеръ срываетъ и это послѣднее убранство: крутя въ воздухѣ легкіе, высохшіе листья, устилаеть онъ ими мокрую землю.

Поля мало-по-малу пуствють; даже копны хлвба уже свезены, и только высокіе стога свна, обнесенные плетнемъ, остаются зимовать на лугахъ. Цввты исчезли, и пожелтвышая, перезрвышая трава, гдв ее оставили, клопится къ землв и какъ будто просить снвга. Одна только озимь поднимается рознымъ, зеленымъ бархатомъ. Но этимъ молодымъ запоздавшимъ побъгамъ суждено скоро погибнуть. Зато корешки хлвбовъ сохраняются невредимо подъ снвгомъ и весною выглянутъ снова на сввтъ Божій зелеными стебельками.

Все глохнеть, пустветь, темпветь, теряеть яркіе цввта льта, а пріобрътаеть однообразный, грязноватый, сърый видь осени. Въ это время природа похожа на усталаго, много поработавшаго человъка, котораго одолъваеть сопъ. Еще пройдеть иъсколько дней, и она, накрывшись пушистымъ бёлымъ одёяломъ, засн. тъ на цълую зиму.

Въ городахъ тоже замътна осень. Безъ зонтика, шинели и калошъ нельзя выглянуть на улицу. Сверху моросить мелкій холодный дождикъ; съ мокрыхъ блестящихъ крышъ каплетъ вода. Нога скользить по обмокшему камию. Лужи и грязь повсюду. Измокшіе заборы смотрять уныло. Галки носятся стаями и, спихивая одна другую, усаживаются на крестахъ. Вездъ моють окна и вставляють двойныя рамы. Въ комнатахъ становится темпо и глухо. Уличнаго шума не слышно: а по вечерамъ свиститъ и завываетъ въ трубахъ вътеръ, на оняя тоску. К. Ушинскій.

### Примъты осени.

Мелькаеть желтый листь на зелени деревь, Работу кончиль серпъ на нивахъ золотистыхъ, И покраснёль уже вдали коверь луговь, И зрълые плоды висять въ садахъ тънистыхъ. Примъты осени во всемъ встръчаетъ в оръ: Тамъ тянется, блестя на солнцъ, паутина, Тамъ скирдъ видивется, а тамъ черезъ заборъ Кистями красными посиснула рябина: Тамъ жинтва колкая щетинится, а тамъ Ужъ озимь яркая блеснула изумрудомъ, И курится овинъ, и долго по утрамъ, Какъ бълый холсть, лежить тумань надъ синимъ прудомъ. И цълый день скрипять воза, и далеко Токъ отзывается подъ дружными ценами, И стая журавлей несется высоко, Перекликанся порой подъ небесами.

Н. Грековъ.

# Въ деревнъ.

Вотъ по распаханной, черной полянъ, Землю взрывая, бредуть поселяне; Весело видъть семью поселянъ, Вт. землю бросающихъ горсти съмянъ; Дорого, любо, кормилица-нива, Видъть, какъ ты колосишься красиво, Какъ ты, янтарнымъ верномъ налита, Гордо стоишь, высока и густа! Но веселъй нътъ поры обмолота: Трудная дружно спорится работа; Вторить ей эхо лъсовъ и полей, Словно кричить: «поскоръй, поскоръй!» Звукъ благодатный! Кого онъ разбудить, Върно, весь день тому весело будеть.

Н. Некрасовъ

## Внезапное горе.

Вотъ и осень пришла. Убранъ хлѣбъ золотой, Все гумно у сосѣда завалено...
У меня только смотритъ оно сиротой — Ничего-то на пемъ не поставлено!

А ужъ я дь свою силу для пашни жалѣлъ, Былъ лѣнивъ за любимой работою? Иль, какъ надо, удобрить ее не успѣлъ? Или началъ посѣвъ съ неохотою?

А ужъ я ли кормилицѣ, теплой веснѣ, Не былъ радъ, и обычая стараго Не держался для гостьи съ людьми наравнѣ— Не затеплилъ свѣчи воска яраго!

День и ночь все я думаль: «Авось, моль, дождусь! Стану осенью рожь обмолачивать, Все, глядишь, на одежу дътишкамъ собьюсь, И оброкъ буду въ пору уплачивать».

Не дозрѣла моя колосистая рожь, Крупнымъ градомъ до корня побитая! Ужъ когда же ты, радость, на дворъ мой войдешь? Охъ, бѣда, ты моя непокрытая!

Посидять, върно, дътки безъ хлъба зимой, Безъ одежи натерпятся холоду...
Привыкайте, родимыя, къ долъ худой!
Закаляйтесь въ кручинушкъ смолоду!

Всёмь не стать пировать... Къ горькимъ горе идеть, Съ ними всюду, какъ другъ, уживается, Съ ними сёеть и жнеть, съ ними пёсню поеть, Когда грудь по частямъ разрывается.

И. Никитинъ

# Несжатая полоса.

Поздняя осень. Грачи улетъли, Лѣсъ обнажился, поля опустъли, Только не сжата полоска одна... Грустную думу наводить опа. Кажется, шепчуть колосья другь другу: «Скучно намъ слушать осеннюю вьюгу, Скучно склоняться до самой земли, Тучныя зерна купая въ пыли! Насъ, что ни ночь, разоряють станицы Всякой пролетной прожорливой птицы, Заяць пась топчеть, и буря нась быеть... Гдв же нашъ нахарь? чего еще ждетъ? Или мы хуже другихъ уродились? Или не дружно цвъли — колосились? Нътъ! мы не хуже другихъ-и давно Въ насъ налилось и созрѣло зерно. Не для того же пахаль онъ и свяль, Чтобы насъ вътеръ осенній развъяль?» Вътеръ несетъ имъ печальный отвътъ: — Вашему пахарю моченьки нътъ. Зналъ, для чего и пахалъ онъ и съялъ, Да не по силамъ работу затвялъ. Плохо бѣднягѣ-не ѣсть и не пьеть, Червь ему сердце больное сосеть; Руки, что вывели борозды эти, Высохли въ щепку, повисли, какъ плети; Очи потухли, и голосъ пропалъ, Что заунывную песню певаль, Какъ, на соху налегая рукою, Пахарь задумчиво шелъ полосою.



#### Осень.

Октябрь ужъ наступиль, ужъ роща отряхаетъ Послъдніе листы съ нагихъ своихъ вътвей; Дохнулъ осенній хладъ, дорога промерзаетъ; Журча, еще бъжитъ за мельницу ручей, Но прудъ уже застылъ; сосъдъ мой поспъщаетъ Въ отъъзжія поля съ охотою своей — И страждутъ озими отъ бъшеной забавы — И будитъ лай собакъ успувшія дубравы.

Унылая пора! очей очарованье!
Пріятна мий твоя прощальная краса;
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и золото одйтые люса,
Въ ихъ свняхъ вйтра шумъ и свйжее дыханье,
П мглой волнистою покрыты небеса,
П рйдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сйдой зимы угрозы.

А. Пушкинг.

#### Осенній лѣсъ.

Кроеть ужь листь золотой Влажную землю въ лъсу... Смёло топчу я ногой Вешнюю ліса красу. Съ холода щеки горятъ! Любо въ лёсу мнё бёжать, Слышать, какъ сучья трещать, Листья ногой загребать! Нъть мнъ здъсь прежнихъ утъхъ! Лёсь съ себя тайну совлекъ; Сорванъ последній орехъ, Свянуль последній цветокь; Мохъ не приподнятъ, не взрытъ Грудой кудрявыхъ груздей: Около пня не виситъ Пурпуръ брусничныхъ кистей; Долго на листьяхъ лежитъ Почи морозъ, и сквозь лѣсъ

Хололно какъ-то глядитъ Ясность прозрачныхъ пебесъ... Листья шумять подъ ногой: Смерть стелеть жатву свою... Только я весель душой И, какъ безумный, пою! Знаю, не даромъ средь мховъ Ранній подсивжникь я рваль; Вплоть до осеппихъ цвътовъ Каждый цвътокъ я встръчаль: Что имъ сказала душа, Что ей сказали они — Вспомню я, счастьемъ дыша, Въ зимніе ночи и лни! Листья шумять подъ погой... Смерть стелеть жатву свою! Только я весель душой И, какь безумный, пою!

А. Майковъ.

#### Пейзажъ.

Люблю дорожкою лёсною, Не зная самъ куда, брести; Двойной глубокой колеею Идешь-и нътъ конца пути... Кругомъ пестръеть лъсь зеленый; Уже румянить осень клены, А ельникъ зеленъ и тъпистъ; Осинникъ желтый бьетъ тревогу; Осыпался съ березы листъ И, какъ коверъ, устлалъ дорогу... Идешь, какъ будто по водамъ-Нога шумить... а ухо внемлеть Малъйшій шорохъ въ чащь, тамъ, Гдъ пышный папоротникъ дремлетъ, А красныхъ мухоморовъ рядъ, Что карлы сказочные спять... Ужь солнца лучь ложится косо... Вдали проглянула ръка... На тряской мельницъ колеса

Уже шумять издалека...
Воть на дорогу выбзжаеть
Тяжелый возь: то промелькнеть
На солнцё вдругь, то вь тёнь уйдеть...
И крикомъ клячё помогаетъ
Старикъ, а на возу—дитя,
И дёда страхомъ тёшитъ внучка;
А хвость пушистый опустя,
Вкругь съ лаемъ суетится Жучка,
И звонко въ сумракъ лёсномъ
Веселый лай идетъ кругомъ.

А. Майковъ.

#### Осень

Скучная картина! Тучи безъ конца, Дождикъ такъ и льется; Лужи у крыльца; Чахлая рябина Мокнетъ подъ окномъ; Смотрить деревушка Съренькимъ пятномъ. Что ты рано въ гости, Осень, къ намъ пришла? Еще просить сердце Свъта и тепла!

А. Плещеевъ.

### Осень

Ласточки пропали,
А вчера съ зарей
Все грачи летали
Да, какъ съть, мелькали
Вонъ надъ той горой.
Съ вечера все спится,
На дворъ темно;
Листъ сухой валится.
Ночью вътеръ злится

Да стучить въ окно.
Лучше бъ снътъ да вьюгу
Встрътить грудью радь!
Раскричавшись, къ югу
Журавли летять.
Выйдешь поневолъ,
Тяжело — хоть плачь!
Смотришь: черезъ поле
Перекати-поле

Прыгаетъ, какъ мячъ.

А. Фетъ.

# Передъ дождемъ.

Заупывный вётеръ гонитъ Стаю тучь на край небесъ, Ель надломленная стонеть, Глухо шенчеть темный лёсъ.

На ручей, рябой и пестрый, За листкомъ летитъ листокъ, И струей, сухой и острой, Набъгаетъ холодовъ. Полумракъ на все ложится; Налетъвъ со всъхъ сторонъ, Съ крикомъ въ воздухъ кружится Стая галокъ и воронъ.

Н. Некрасовъ.

# Осень въ лѣсу.

Осень, глубокая осень! Сфрое пебо, низкія, тяжелыя, влажныя облака; голы и прозрачны становятся сады, рощи и лъса. Все видно насквозь въ самой глухой древесной чащв, куда льтомь не проникаль глазь человьческій. Старыя деревья давно облетьли, и только молодыя отдъльныя березки сохраняють еще свои увядшіе желтоватые листья, блистающіе золотомъ, когда тронутъ ихъ косые лучи невысокаго осенняго солнца. Ярко выступають сквозь красноватую съть березовыхъ вътвей въчно зеленыя, какъ будто помолодъвшія ели и сосны, освъженныя холоднымъ воздухомъ, мелкими, какъ паръ, дождями и влажными ночными туманами. Устлана земля сухими, разновидными и разноцвътными листьями, мягкими и пухлыми въ сырую погоду, такъ что не слышно шелеста отъ ногъ осторожно ступающаго охотника, и жесткими, хрупкими въ моросы, такъ что далеко вскакивають птицы отъ шороха человъческихъ шаговъ. Если тихо въ воздухъ, то слышны на небольшомъ разстояніи осторожные прыжки зайца и бълки и всякихъ лёсныхъ звёрковъ.

С. Аксаковъ.

# Осень въ деревнъ.

Осень. На двор' холодно; частый дождь превратиль улицу въ грязную лужу; густой туманъ затянулъ село, и едва виднёнотся ветхія лачуги и обнаженныя нивы. Р' взкій в' теръ раскачиваеть ворота и мечетъ по полямь съ какимъ-то заунывнымъ воемъ груды пожелт вшихъ листьевъ. Улица нуста — ни живой души. Сизый дымокъ, вьющійся изъ низенькихъ трубъ избушекъ, свид тельствуеть, что никого н' втъ вразброд в, что вс хозяева дома и расправляють на горячей нечкъ свои продрогшіе члены. Все живущее прячется, куда можеть, лишь бы укрыться отъ холода и ненастья. Куры и голуби пріютились на своихъ жердочкахъ подъ нав в мягкое ги вздо

свое; даже неугомонныя шавки и жучки комкомъ сверпулись подъ телъгами. Каждому готовъ пріють, каждому хорошо и тепло.

Д. Григоровичъ.

### Дождь.

Дождь быль продолжительный, сырой, когда я вышель на улицу. Стродымное небо предвъщало его надолго. Ни одной полосы свъта. Ни въ одномъ мъстъ, нигдъ не разрывалось строе нокрывало. Движущаяся съть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видъль глазъ, и только одни передніе дома мелькали, будто сквозь тонкій газъ; тускло мелькали вывъски; еще тусклъе надъ ними балконъ; выше его еще этажъ; наконець крыша готова была потеряться въ дождевомъ туманъ, и только мокрый блескъ ея отличалъ ее немного стъ воздуха. Вода урчала съ трубъ; на тротуарахъ лужи... Такого дождя давно не было!

Н. Гоголь.

#### Осень

Ужъ небо осенью дышало,
Ужъ рѣже солнышко блистало,
Короче становился день;
Лѣсовъ таинственная сѣнь
Съ печальнымъ шумомъ обнажалась;
Ложился на поля туманъ;
Гусей крикливыхъ караванъ
Тянулся къ югу; приближалась
Довольно скучная пора,
—
Стоялъ ноябрь ужъ у двора.

Встаеть заря во мглё холодной; На пивахъ шумъ работъ умолкъ; Съ своей волчихою голодной Выходитъ на дорогу волкъ; Его почуя, конь дорожный Храпитъ, — и путникъ осторожный Несется въ гору во весь духъ. На утренней зарё пастухъ Не гопитъ ужъ коровъ изъ хлёва, И въ часъ полуденный въ кружокъ



Ихъ не зоветъ его рожокъ. Въ избушкъ, распъвая, дъва Прядетъ, и, зимнихъ другъ ночей, Трещитъ лучина передъ ней.

И воть уже трещать морозы
И серебрятся средь полей...
Опрятный моднаго паркета
Блистаеть рычка, льдомы одыта;
Мальчишекь радостный пароды
Коньками звучно рыжеть леды.
На красныхы лапахы гусь тяжелый,
Задумавы плыть по лону воды,
Ступаеты бережно памледы,
Скользиты и падаеты; веселый
Мелькаеты, выется первый сныгы,
Зывадами падая па брегы.

А. Пушкинъ.

# Судъ Божій надъ епископомъ.

Были и лёто и осень дождливы; Были потоплены пажити, нивы; Хлёбъ на поляхъ не созрёлъ и пропалъ. Сдёлался голодъ, народъ умиралъ.

Нс у епископа, милостью неба, Полны амбары огромные хлёба; Жито сберегь прошлогодиее онъ: Выль остороженъ епископъ Гаттонъ.

Рвутся толпой и голодный и нищій Въ двери епископа, требуя пищи. Скупъ и жестокъ былъ епископъ Гаттонъ: Общей бъдою не тропулся онъ.

Слушать и вопли ему падовло.
Воть опь рёшился на страшное дёло:
Бёдныхъ изъ ближнихъ и дальнихъ сторонъ,
Слышно, скликаеть епископъ Гаттонъ.

"Дожили мы до нежданнаго чуда: Вынулъ епископъ добро изъ подъ спуда; Бъдныхъ къ себъ на пирушку зоветъ!» Такъ говорилъ изумленный народъ.

Къ сроку собралися званые гости, Блъдные, чахлые, кожа да кости; Старый, огромный сарай отворенъ: Въ немъ угостить ихъ епископъ Гаттопъ!

Вотъ ужъ столинлись подъ кровлей сарая Всъ пришлецы изъ окружнаго края... Какъ же ихъ принялъ епископъ Гаттопъ? Былъ имъ сарай и съ гостями сожженъ.

Глядя епископъ на пепелъ пожарпый, Думаетъ: «Будутъ мнѣ всѣ благодарны; Рагомъ избавилъ я шуткой моей Край нашъ голодный отъ жадныхъ мышей!»

Въ замокъ епископъ къ себѣ возвратился, Ужинать сѣлъ, пировалъ, веселился, Спалъ, какъ невинный, и сповъ не видалъ... Правда! но болъ съ тѣхъ поръ онъ не спалъ.

Утромъ онъ сходить въ покой, гдѣ висѣли Предковъ портреты, и видитъ, что съѣли Мыши его живописный портреть, Такъ что холстины и признака нѣтъ.

Онъ обомлѣлъ; онъ отъ страха чуть дышитъ... Вдругъ онъ чудесную вѣдомость слышитъ: «Наша округа мышами полна; Въ житницахъ съѣденъ весь хлѣбъ до зерна».

Вотъ и другое въ ушахъ загремѣло: «Богъ на тебя за вчерашнее дѣло: Крѣпкій твой замокъ, епископъ Гаттонъ, Мыши со всѣхъ осаждаютъ сторонъ».

Ходъ былъ до Рейна отъ замка подземный. Въ страхѣ епископъ дорогою темной Къ берегу выйти изъ замка спѣшитъ. «Въ рейнской башпѣ спасусь!» говоритъ.

Башня изъ рейнскихъ водь поднималась, Издали острымъ утесомъ казалась, Грозно изъ пъпы торчащимъ, она; Стъны кругомъ ограждала волна.

Въ легкую лодку епископъ садится; Къ башив причалиль, дверь заперъ и мчится Вверхъ по гранитнымъ крутымъ ступенямъ; Въ страхв одинъ затворился онъ тамъ.

Стѣны изъ стали казалися слиты; Были рѣшетками окна забиты; Ставни чугунныя; каменный сводъ; Дверью желѣзною запертый входъ.

Узпикъ не знаетъ, куда пріютиться, На полъ, зажмуривъ глаза, олъ ложится... Вдругъ онъ испуганъ стенаньемъ глухимъ: Вспыхнули ярко два глаза надъ нимъ.

Смотрить онъ: кошка сидить и мяучить. Голось тоть гръшника давить и мучить. Мечется кошка; не весело ей: Чуеть она приближенье мышей.

Палъ на колѣни епископъ и крикомъ Бога зоветъ въ изступленіи дикомъ. Воетъ преступникъ... а мыши плывутъ.. Ближе и ближе... доплыли... ползутъ.

Воть ужь ему въ разстояпіи близкомъ Слышно, какъ лізуть съ роптаньемъ и пискомъ; Слышно, какъ стіну ихъ лапки скребуть; Слышно, какъ камень ихъ зубы грызуть.

Вдругъ ворвались неизбъжные звъри; Сыплются градомъ сквозь окна, сквозь двери, Спереди, сзади, съ боковъ, съ высоты... Что тутъ, епископъ, почувствовалъ ты?

Зубы объ камни они навострили, Грёшнику въ кости ихъ жадно впустили; Весь по суставамъ раздернутъ былъ онъ... Такъ былъ наказанъ епископъ Гагтонъ.

В. Жуковскій.

#### Волкъ и котъ.

Волкъ изъ лъсу въ деревню забъжалъ,

Не въ гости, но животъ спасая;

За шкуру онъ свою дрожаль:

Охотники за нимъ гнались и гончихъ стая.

Онъ радъ бы въ первыя тутъ шмыгнуть ворота.

Да то лишь горе,

Что всѣ ворота на запорѣ.

Воть видить волкъ мой на заборъ Кота.

II молвить: «Васенька, мой другь! скажи скорте,

Кто здёсь изъ мужиковъ добрёе, Чтобы укрыть меня отъ злыхъ моихъ враговъ? Ты слышишь лай собакъ и страшный звукъ роговъ? Все это вёдь за мной».—«Проси скорёй Степана; Мужикъ предобрый онъ», котъ Васька говоритъ. «То такъ; да у него я ободралъ барана».

- «Ну, попытайся жъ у Демьяна».
- «Боюсь, что на меня и онъ сердить:

Я у него унесъ козленка».

- «Бъги жъ, вонъ тамъ живетъ Трофимъ».

- «Къ Трофиму? Нътъ, боюсь и встрътиться я съ нимъ: Онъ на меня съ весны грозится за ягненка!»
- «Ну, плохо жь! Но, авось, тебя укроеть Климъ!»
- «Охъ, Вася, у него заръзаль я теленка!»

— «Что вижу, кумъ! Тъг всёмъ въ деревнё насолилъ!— Сказалъ тутъ Васька волку.—

Какую жъ ты себъ защиту здъсь сулилъ? Нътъ, въ нашихъ мужичкахъ не столько мало толку, Чтобъ на свою бъду тебя спасли они.

И правы—самъ себя вини: Что ты посъяль, то и жни».

И. Крыловъ.

# Стрекоза и муравей.

Попрыгупья-стрекоза Лёто красное пропёла, Оглянуться не успёла,

Какъ зима катитъ въ глаза. Помертвѣло чисто поле; Нъть ужъ дней техъ свътлыхъ болъ, Какъ подъ каждымъ ей листкомъ Быль готовъ и столь и домъ. Все прошло! съ зимой холодной Нужда, голодъ настаеть; Стрекоза ужъ не поетъ. И кому же въ умъ пойдетъ На желудокъ пъть голодный? Злой тоской удручена, Къ муравью ползетъ она: «Не оставь меня, кумъ милый! Дай ты мив собраться съ силой И до вешнихъ только дней Прокорми и обогржи!» - Кумушка, мив странно это! Да работала ль ты въ лъто? — Говорить ей муравей. «До того ль, голубчикъ, было! Въ мягкихъ муравахъ у пасъ Пъсни, ръзвость всякій чась, Такъ что голову вскружило». — А, такъ ты...—«Я безъ души Лъто цълое все пъла». — Ты все пѣла? это дѣло: Такъ пойди же, попляши!

И. Крыловъ.

# Крестьянинъ въ бъдъ.

Къ крестьяннну на дворъ
Залъзъ осенней почью воръ;
Забрался въ клътъ и, на просторъ
Обшаря стъны всъ и поль и потолокъ,
Покралъ безсовъстно, что могъ;
И то сказать: какая совъсть въ воръ!
Иу такъ, что пашъ мужикъ, бъднякъ,
Богатымъ легъ, а голью всталъ такою,
Хоть по-міру поди съ сумою;

Не дай Богь инкому проспуться худо такъ! Крестьянинъ тужитъ и горюетъ, Родию сзываетъ и друзей, Сосъдей всъхъ и кумовей.

«Нельзя ли,—говорить,—помочь бѣдѣ моей?»

Туть всякій съ мужикомъ толкуеть

И умный свой даеть совѣть.

Кумъ Карпычъ говорить: «Эхъ, свѣтъ! Не надобно было тебѣ по міру славить, Что столько ты богать».

Свать Климычъ говорить: «Впередъ, мой милый сватъ, Старайся клѣть къ избѣ гораздо ближе ставить».

— «Эхъ, братцы, это все не такъ,— Сосъдь толкуеть Фока:— Не то бъда, что клъть далека,

Да надо на дворъ лихихъ держать собакъ;

Возьми-ка у меня щенка любого Отг Жучки; я бы радъ сосъда дорогого Отъ сердца надълить,

Чти ихъ топить».

И, словомъ, отъ родии и отъ друзей любезныхъ

Совътовъ тысячу надавано полезныхъ,

Кто сколько могъ;

А дёломъ ин одинъ бёдняжкё не помогъ.

На свътъ таково жъ: коль въ нужду попадешься, Отвъдай супуться къ друзьямъ: Начнуть совътовать и вкось тебъ и вирямь;

А чуть о помощи па дёлё заикпешься, То лучшій другь— И пёмь и глухъ.

И. Крылосъ.

# 图 7 从 开.

# Наступленіе зимы.

Уныло воеть вътерь въ дождинвую, холодную осень! Прислушайтесь: слышите, съ какимъ суетливымъ бе покойствомъ шарить онъ вокругъ каждаго кусточка и стебля, какъ будто отыскивая тамъ что то забытое или утраченное? Онъ заглядываеть въ каждое дупло, въ каждую скважину, подымасть каждый поблекшій листокъ, каждую травку, и, какъ путликъ, вернувшійся на родину, вмъсто уютнаго крова, находить всюду одну глухую пустыню, мчится далбе къ темному лбсу, неся на плечахъ своихъ гряды сизыхъ тучъ-нажитое богатетво! Но помертвёлый лёсь, окутанный туманнымъ своимъ саваномъ, не встръчаеть уже его ласковою ръчью, не кивасть ему привътливо кудрявой головой. Отчаянный ревъ віт а сміняст я тогда тоскливымь плачемь и ропотомъ. Стрыя тучи нависли и нахмурились. Поля, лощины и лъса окропились прощальною слезой. И воть снова, какъ бы негодуя на свою слабость, вътеръ однимъ махомъ подобраль сизыя тучи, бросился къ опушкъ и, взметнувшись вихремъ, помчался далье, увлекая на пути мокрые, желтыя листья. Этоть унылый вой, неотвязчиво надрывающій сердце, ненастье и слякоть, его сопровождающія, прискучили даже поселянину, привыкшему ко всякимъ непогодамъ. Но вотъ пришла, наконецъ и зимияя Матрена, поднялась зима на ноги; прилетъли морозы съ желъзныхъ горъ. Ръка стала. Ръзко зазвучали колеса на колкой, мерзлой дорогъ, захруствли въ колеяхъ ледяныя иглы, весело бл счули солицѣ длинныя ледяныя сосульки, облѣпившія бахромою окна



и кровли избушекъ. Выпалъ первый спъгъ. Шумною толпой выбъгають ребятишки на побълъвшую улицу; въ волоковыя окна выглядывають сморщенныя лица бабущекь; крестясь или радостно похлопывая рукавицами, покалываются изъ-за скрипучихъ вороть отцы и старые доды, такіе же почти болые, какъ самый сивгь, который продолжаеть валить пушистыми хлопьями. Наступила пора всеобщаго отдыха. Работы ръшены; ужь обмолотились. Съ трудомъ вызовешь теперь мужика изъ теплой избы, окутанной соломой, принертой жердями и полузапесенной снъгомъ. Развъ приведется събздить въ сосъдній льсь за валежникомъ, или нужда велить итти съ обозомъ. И снова сившить онь въ теплую избу свою. Котко летять его пустыя сани по буграмъ и раскатамъ, нетерибливо выглядываеть оль изъподъ рогожи въ снъжную даль... «Прочь съ дороги!» Тамъ, сквозь сумерки, уже мелькаеть огонекь, привътливо подымается витая струя дыма надъ трубнымъ горшочкомъ. Чаще и чаще покрикиваеть онь на клячу; но кляча сама уже почуяла стойло, и во весь скачъ помчалась съ козогора. Сладко въдь отдохнуть и порасправить кости послё тяжкаго, страннаго лёта и многозаботной осени!

Д. Григоровичъ.

### Начало зимы.

Вотъ сѣверъ, тучи нагоняя, Дохнулъ, завылъ — и вотъ сама Идстъ волшебница-зима. Пришла, разсыпалась, клоками Повисла на сукахъ дубовъ, Легла волнистыми коврами Среди полей, вокругъ холмовъ, Брега съ недвижною рѣкою Сравняла пухлой пеленою; Блеснулъ морозъ. И рады мы Проказамъ матушки-зимы.

## Зимняя картина.

Чудная картина, Какъ ты мит родна: Бълая равпина, Полная луна, Свътъ небесъ высокихъ И блестящій снъгъ. И саней далекихъ Одинокій бъгъ.

А. Фетъ.

## Береза.

Печальная береза У моего окна, И прихотью мороза Разубрана она. Какъ гроздья винограда, Вътвей концы висять,

И радостень для взгляда Весь траурный нарядь. Люблю нгру денанцы Я замёчать на ней, И жаль мнё, если птицы Стряхнуть красу съ вётвей.

А. Фетъ.

# Зимняя дорога,

Сквозь волнистые туманы Пробирается лупа, На печальныя поляны Льеть печальный свёть она. По дороге зимней скучной Тройка борзая бёжить, Колокольчикъ однозвучный Утомительно гремить.

Что-то слышится родное
Въ долгихъ пъсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня пи черной хаты...
Глушь и спъгъ... Навстръчу мнъ
Только версты полосаты
Попадаются однъ.

A. Пушкинг.

# - Зимнее - утро.

Вечоръ, ты помпишь, выога злилась, На мутномъ небъ мгла носилась; Луна, какъ блъдное нятно, Сквозь облака едва смотръла... А нынче—посмотри въ окно! Подъ голубыми небесами Великолъпными коврами, Блестя на солицъ, снъгъ лежитъ; Прозрачный лъсъ одинъ черпъетъ, И ель сквозь иней зсленъсть, И ръчка подо льдомъ блеститъ.

А. Пушкинг.

## Морозъ-воевода.

Не вътеръ бушуетъ надъ боромъ, Не съ горъ побъжали ручьи: Морозъ-воевода дозоромъ Обходитъ владънья свои.

Глядить — хорошо ли мятели Лёсныя тропы занесли, И пёть ли гдё трещины, щели, И нёть ли гдё голой земли;

Пушисты ли сосень вершины; Красивъ ли узоръ на дубахъ, И кръпко ли скованы льдины Въ великихъ и малыхъ водахъ.

Идеть — по деревьямъ шагаетъ, Трещитъ по замерзлой водѣ, И яркое солнце играетъ Въ косматой его бородѣ.

Взобравшись на сосну большую, По въточкамъ палицей быетъ И самъ про себя удалую, Хвастливую пъсню поеть:

«Мятели, снъта и туманы Покорны морозу всегда; Пойду на моря океаны— Построю дворцы изо льда.

Задумаю — ръки большія, Надолго упрячу подъ гнетъ, Построю мосты ледяные, Какихъ не построитъ народъ.

Гдё быстрыя, шумныя воды Недавно свободно текли,— Сегодня прошли пёшеходы, Обозы съ товаромъ прошли.

Богать я, казны не считаю, А все не скудъеть добро; Я царство мое убираю Въ алмазы, жемчугъ, серебро».

#### Лиса.

Зимой, ранехонько, близъ жила Лиса у проруби пила въ большой морозъ. Межъ тъмъ оплошность ли, судьба ль (не въ этомъ сила),

Но кончикъ хвостика лисица замочила,

И ко льду онъ примерзъ.

Бъда не велика, легко бъ ее поправить:

Рвануться только посильней.

И волосковъ хотя десятка два оставить,

Но до людей

Домой убраться поскоръй.

Да какъ испортить хвость? А хвость такой пушистый,

Раскидистый и золотистый!

Нъть, лучше подождать: въдь спить еще народъ;

А между тъмъ, авось, и оттепель придетъ,

Такъ хвостъ отъ проруби оттаетъ.

Воть ждеть-пождеть, а хвость лишь боль примерзаеть;

Глядить — и день свътаетъ,

Народъ шевелится, и слышны голоса.

Туть бѣдная моя лиса Туда-сюда метаться,

Но ужъ отъ проруби не можеть оторваться.

По счастью, волкъ бъжитъ. «Другъ милый! кумъ! отецъ!— Кричитъ лиса. — Спаси! Пришелъ соссъмъ конецъ!»

Воть кумъ остановился,

И въ спасенье лисы вступился.

Пріемъ его быль очень простъ:

Онъ начисто отгрызъ ей хвессь.

Туть безъ хвоста домой моя пусталась дура, Ужъ рада, что на ней цёла осталась шкура.

Мий кажется, что смысль не темень басни сей: Щепотки волосковь лиса не пожальй— Остался бъ хвость у ней.

### Изба.

Небо въ часъ дозора Обходя, луна Свътить сквозь узора Мерзлаго окна.

Вечеръ зимній длится. Дѣдушка въ избѣ На печи ложится, И ужъ спитъ себѣ.

Иомоляся Богу, Улеглася мать; Дъти попемногу Стали засынать. Только за работой Молодая дочь Борется съ дремотой Во всю долгу ночь,

И лучина блёдно Передь ней горить. Все въ избушкъ бъдной Тишиной томить;

Лишь звучить докучно Болтовня одна Прялки однозвучной Да веретсиа.

Н. Огаревъ.

# Деревенскій сторожъ.

Ночь темна, на небѣ тучи, Бѣлый спѣгь кругомъ, И разлить морозъ трескучій Въ воздухѣ ночномъ.

Вдоль по улицѣ широкой Пабы мужиковъ — Ходить сторожь одинокій, Слышенъ скрипъ шаговъ.

Зябиетъ сторожъ, выюга смѣло Злится вкругъ него, На морозѣ побѣлѣла Борода его.

Скучно! радость измѣнила, Скучно одному; Пѣснь его звучить уныло Сквозь метель и тьму.

Ходить онь въ ночи безлупной, Бъла утра ждеть И въ края дески чугунной Съ тайной грустью бьеть.

И качаясь завываеть Звонкая доска... Пуще сердце замираеть, Тяжельй тоска!

H. Orapess.

# Мужичокъ съ ноготокъ.

Однажды, въ студеную зимнюю пору, Я изъ лъсу вышель; быль сильный морозъ. Гляжу — поднимается медленно въ гору Лошалка, везущая хворосту возъ; И, шествуя важно въ спокойствін чинномъ, Лошадку ведеть подъ уздцы мужичокъ, Въ большихъ сапогахъ, въ полушубкъ овчинномъ, Въ большихъ рукавицахъ, а самъ съ ноготокъ! — Здорово, парнище! — «Ступай себъ мимо!» — Ужъ больпо ты гросень, какъ я погляжу! Откуда дровишки? — «Изъ лъсу, въстимо; Отець, слышишь, рубить, а я отсожу» (Въ лѣсу раздавался топоръ дровосѣка). - А что, у отца-то большая семья? — «Семья-то большая, да два человѣка Всего мужиковъ-то: отецъ мой да я...» — Такъ вотъ оно что! а какъ звать тебя? — «Власомъ». — А кой тебъ годикъ? — «Шестой миноваль...» «Ну, мертвая!» крикнуль малюточка басомъ,

Н. Некрасовъ.

# Зимній вечеръ.

Рвануль подъ уздцы и быстръй зашагалъ.

Были сумерки. Голопятовка съ своими сараями, закопченными избами и овинами утопала въ сугробахъ. На ръкъ у почерпъвшей проруби стояли бабы съ толстыми, завернутыми въ тряпки ногами; мимо нихъ, съ граблями черезъ плечо, шелъ мужикъ, осыпанный мякиной; вдали тихо гудълъ побълъвшій лъсъ.

Среди-крестьянскаго двора, во многихъ мъстахъ разрушеннаго, стояли занесенныя снъгомъ шершавыя клячи и овцы,

подбирая солому; подъ навъсомъ жались воробьи, колыхалось замерзлое бълье, валялись обледянълыя колгса, илетушки и разная рухлядь. Баба въ худенькомъ кафтанъ, высоко подпоясавшись тряпкой, несла вязанку хворосту. Шла метель, съ повътей валилъ снътъ и крутился по двору. Коз-гдъ въ окнахъ появились огоньки; время отъ времели по ръкъ темной полосой пробъгали порожнія сани и слышались замиравшіе голоса...

... Буря не утихла; на деревнъ лаяли собаки, и гдъ-то далеко сквозь снъжные вихри звенълъ колокольчикъ. Все въ деревнъ спало подъ жалобную голосьбу вътра; развъ гдъ-нибудь мерцалъ огонекъ и за пряжей сидъла безсонная старушка.

Н. Успенскій.

## Генералъ Топтыгинъ.

Дѣло подъ вечеръ, зимой, И моросецъ знатный. По дорогѣ столбовой ѣдетъ нарень молодой, Ямщичокъ обратный; Не спѣшитъ, труситъ слегка; Лошади не слабы, Да дорога не гладка — Рытвины, ухабы. Нагоняетъ ямщичокъ Вожака съ медвѣдемъ. «Посади насъ, паренекъ, Веселѣй доѣдемъ!» — Что ты! съ Мишкой? — «Ничего!

Опъ у насъ смиренный, Лишній шкаликъ за него Подвесу, почтенный!» — Ну, садитесь!—Посадилъ Бородачъ медеъдя, Сълъ и самъ — и потрусилъ Полегоньку Федя... Видить Трифонъ кабачокъ, Приглашаетъ Федю. «Подожди ты насъ часокъ!» Говоритъ медвъдю.

И пошли. Медвъдь смиренъ, Видно, старъ годами, Только лапу лижеть онъ Да звенить цёнями... Часъ проходить; нъть ребять: То-то выпьють лихо! Но привычныя стоять Лошаденки тихо. Свечервло. Дрожь въ коняхъ,-Стужа злъе на ночь. Заворочался въ саняхъ Михаилъ Иванычъ, Кони дернули; стряслась Туть бѣда большая: Рявкнулт Мишка! - понеслась Тройка, какъ шальная! Колокольчикъ услыхалъ, Выбъжаль Өедюха, Да напрасно — не догнать! Экан поруха! Быстро, бъщено неслась Тройка — и не диво: На ухабъ всякій разъ Звёрь рычаль ретиво; Только стонъ кругомъ стоялъ: «Очищай дорогу!

Самъ Топтыгинъ-генералъ

Вдетъ на берлогу!»

Вздрогнетъ встръчный мужичокъ,

Жутко станетъ бабъ,

Какъ мохнатый съдочокъ

Рявкнетъ на ухабъ.

А копямъ подавно страхъ—

Не передохнули!

Верстъ пятнадцать во весь махъ,

Бъдные, отдули!

Прямо къ станціи летить Тройка удалая. Провзжающій сидить, Головой мотая: Ладить вывернуть кольцо. Воть и стала тройка. Самъ смотритель на крыльцо Выбъгаетъ бойко; Видитъ-ноги въ сапогахъ, И медвѣжья шуба, Не замътиль впопыхахъ. Что съ жельзомъ губа. Не подумаль: гдв ямщикъ Отъ коней гуляетъ? Видить-баринъ материкъ, «Генераль», смекаеть; Поспъшилъ фуражку снять: «Здравія желаю! Что угодно приказать: Водки или чаю?..» Хочетъ барину помочь Юркій старичишка; Туть во всю медвѣжью мочь Заревѣлъ нашъ Мишка! И смотритель отскочиль: «Господи, помилуй! Сорокт лётъ я прослужилъ Върой, правдой, силой; Много видълъ на тракту Генераловъ строгихъ: Нътъ ребра, зубовъ во рту Не хватаеть многихъ, А такого не видалъ, Господи Ісусе! Небывалый генералъ, Видно, въ новомъ вкусъ!..»

Прибъжали ямщики, Подивились тоже; Видятъ-дъло не съ руки, Что-то тутъ не гоже! Собрался честной народъ; Все село въ тревогъ: «Генераль въ саняхъ реветъ, Какъ медвъдь въ берлогъ!» Трусь бѣжить, а кто смѣлѣй, Тѣ, потѣхи ради, Жмутся около саней; А смотритель сзади, Струсилъ, издали кричить: «Въ избу не хотите ль?» Мишка вновь какъ зарычитъ...

Убъжаль смотритель!
Оробъль и убъжаль
И со всею свитой...
Два часа въ саняхъ лежаль
Генераль сердитый.
Прибъжали той порой
Ямщикъ и вожатый;
Вразумиль народъ честной
Трифонъ бородатый,
И Топтыгина прогналь
Изъ саней дубиной...
А смотритель обругалъ
Ямщика скотиной.

Н. Непрасовъ.

#### Зима.

Весело зимою, особенно когда солнышко свътить ярко, на снъжныхъ поляхъ блестять милліоны искръ, а деревья точно убраны дорогимъ хрусталемъ! Но весело зимою только тому, у кого есть теплый домъ и теплое платье, кто въ сильную стужу можеть сидъть дома передъ ярко пылающимъ огонькомъ печи и спокойно ждать сытнаго ужина и теплой постели. Но каково бъдному съдому старику нищему? Несмотря на стужу, должень онъ таскаться подъ окнами и ради Христа выпрашивать себъ кусокъ хлъба. На старикъ нъть теплаго тулупа, ланти его худы, армякъ весь въ дырахъ; голосъ его дрожитъ отъ старости и холода, глаза слезятся, руки и ноги трясутся. Не хороше и мальчику, который ведеть слепого старика: бъдняга перескакиваеть съ ноги на ногу, дуеть себъ въ окоченъвшіе пальцы; а сильный холодь выжимаеть у него слезы изъ глазъ. Пустите ихъ обогръться, накормите и подайте имъ, что можете!

К. Ушинскій.

### Дътство.

Вотъ моя деревня, Вотъ мой домъ родной; Вотъ качусь я въ санкахъ По горъ крутой;

Вотъ свернулись санки, И я на бокъ—хлопъ! Кубаремъ качуся Подъ гору, въ сугробъ. И друзья-мальчишки, Стоя надо мной, Весело хохочутъ Надъ моей бъдой.

Все лицо и руки
Залёпиль мив сиёгъ...
Мив въ сугробе—горе,
А ребятамь—смёхъ!
Но межь тёмь ужъ сёло
Солнышко давно:
Поднялася выога,
На небе темно.

Весь ты перезябнешь,
Руки не согнешь,
И домой тихонько,
Нехотя бредешь.
Ветхую шубенку
Скинешь съ плечъ долой;
Заберешься на печь
Къ бабушкъ съдой.

И сидишь, ни слова...
Тихо все кругомъ;
Только слышишь—воеть
Вьюга за окномъ.
Въ уголкъ, согнувшись,

Въ уголкъ, согнувшись, Лапти дъдъ плететъ, Матушка за прялкой, Молча, ленъ прядетъ.

Избу освъщаеть Огонекъ свътца; Зимній вечеръ длится, Длитея безъ конца...



И начну у бабки Сказки я просить; И начнеть мив бабка Сказку говорить,

Какъ Иванъ-царевичъ Птицу-Жаръ поймаль, Какъ ему невъсту Сърый волкъ досталъ.

Слушаю я сказку-Сердце такъ и мретъ; А въ трубъ сердито Вътеръ злой поетъ:

Я прижмусь къ старушкъ... Тихо рёчь журчить, И глаза миъ кръпко Сладкій сонь смежить. И во снъ мнъ снятся

Чудные края. И Иванъ-царевичъ-Это будто я.

Вотъ передо мною Чудный садь цвътетъ, Въ томъ саду большое Дерево растеть.

Золотая клътка На сучкъ висить; Въ этой клъткъ птица Точно жаръ горитъ;

Прыгаеть въ той клетке, Весело поетъ, Яркимъ, чуднымъ свътомъ Садъ весь обдаетъ.

Воть я къ ней подкрался И за клътку-хвать! И хотъль изъ сада Съ птинею бъжать.

Но не туть-то было! Поднялся шумъ, звонъ; Набъжала стража Въ садъ со всёхъ сторонъ.

Руки мнѣ скрутили И ведуть меня... И, дрожа оть страха, Просыпаюсь я.

Ужъ въ избу, въ окошко Солнышко глядить; Предъ иконой бабка Молится стоить.

И. Суриковъ.

# Дорога

Тускло мёсяцъ дальній Свътить сквозь туманъ, и лежить печально Снъжная поляна. Бълыя съ морозу Вдоль пути рядами

Тянутся березы Съ голыми сучками. Тройка мчится лихо, Колокольчикъ звонокъ. Напъваетъ тихо Мой ямщикъ спросонокъ.

Н. Огаревъ.

### Дътство.

Голову няня въ дремотъ склонила, На полъ съ лежанки чулокъ уронила; Прыгаетъ котъ, шевелитъ его лапкой. Свъчка ужъ меркиетъ подъ огненной шапкой, Движется сумракъ, въ глаза мив глядитъ...

Зимияя выюга шумить и гудить. Прогнали сонъ мой разсказы старушки. Воть я въ лёсу, у порога избушки; Жлеть къ себъ гостя колдунья съдая-Змъй подлетаеть, огонь разсыпая. Замеръ лъсъ темный, ни свиста ни шума; Смотрять деревья угрюмо-угрюмо! Сердне мое замираеть, дрожить... Зимняя вьюга шумить и гудить. Няня встаеть и ліниво зіваеть, На ночь постелю мою оправляеть. «Лягь, мой соколикь, съ молитвой святою. Божія сила да будеть съ тобою...» Нянина шубка мнѣ ноги пригрѣла; Воть ужъ въ глазахъ у меня запестрело, Сплю и не сплю я... дампада горитъ... Зимняя выога шумить и гудить.

И. Никитинъ.

### Зимою.

Разыгралася выюга съдая; Въ полъ снъжномъ пустынно, темно. Спить деревня, — лишь въ крайней избушкъ Тускло свътить во мракъ окно. За окномъ, наклонившись за книгой, Въ армячишкъ худомъ на плечахъ, Мальчикъ внятно, негромко читаетъ О далекихъ и чудныхъ краяхъ. Онь читаеть о крав, гдв море Въчно плещеть о берегь крутой, Гдъ растуть кинарисы и нальмы, Солнце блещеть въ волнъ голубой. Онъ читаетъ прилежно и внятно — И несеть его дума туда, Гдъ лазурное небо сіяеть, Не бываеть зимы никогда. Рядомъ мать за работой усълась, Тянеть длинную нитку изъ льна... За окномъ разыгравшейся вьюги Заунывная пъсня слышна!..

Ив. Биолоусовъ.

## Царство сна.

Въ дѣтствѣ слышалъ я старую сказку о томъ, Какъ когда-то давно, за лазурью морей, За глухими лѣсами и дикимъ хребтомъ, Было цѣлое царство оковано сномъ Съ молодой королевой своей. Бѣлый замокъ ея, утонувшій въ садахъ, Точно вымеръ—ни звука нигдѣ; Все недвижно стояло въ горячихъ лучахъ Золотистаго дня, какъ въ нѣмыхъ зеркалахъ, Отражаясь въ озерной водѣ...

А когда-то неръдко ночною порой Тамъ нестръли наряды гостей, И съ крыльца подъ стемнъвшіе своды аллей, Извиваясь, сбъгались одна за другой Разноцвътныя цъпи огней. Или утромъ душистымъ, подъ темный каштанъ, Молода и свътла, какъ весна, Королева безъ свиты сходила одна Помечтать и послушать, какъ плачетъ фонтанъ И какъ дышитъ тревожно волна...

И мгновенно все стихло: объятые сномъ, Онѣмѣли и теремъ и садъ, Смолкнулъ говоръ людской, и не слышно кругомъ Ни роговъ егерей въ полумракѣ лѣсномъ Ни обычныхъ ночныхъ серенадъ... Злыя чары свершились—высокой стѣной Вкругъ поднялся терновникъ густой, И не смѣли туда отъ далекой земли, Мимо рифовъ и мелей, доплыть корабли И раздаться тамъ голосъ живой...

С. Надсонъ.

# Прохожій.

Много грозныхъ ночей застигало прохожаго, много вьюгъ и пепогодъ вынесла сёдая голова его; но такой ночи опъ никогда еще не видывалъ. Затерянный посреди сугробовъ, по колбии въ сибгу, опъ тщетно озирался на стороны или ощупывалъ костылемъ дорогу: метель и сумракъ сливали небо съ

землею, снёжныя горы, взрываемыя могучимъ вётромъ, двигались, какъ волны морскія, и то разсыпались въ оледенъломъ воздухъ, то застилали дорогу; гулъ, ревъ и смятение наполняли окрестность. Напрасно также силился онъ подать голосъ: крикъ застывалъ на губахъ его и не достигалъ ни до чьего слуха: грозный ревъ бури одинъ подаваль о себъ въсть въ мрачной пустынь; одинь онь отзывался въ чьемъ-нибудь сердць. Отчаяние уже начинало проникать въ душу путника, страшныя тумы бродили въ головъ его и воплощались въ видънія. Надняхъ знакомый мужичокъ, застигнутый такою же точно погодой, сбился съ пути на собственномъ гумнъ своемъ, и на другой день, объ утро, нашли его замерзлаго подъ плетнемъ собственнаго огорода; третьяго дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы; вечоръ еще, посреди самой улицы, нашли мертвую странницу, которая за метелью не различила избушекъ.

Такъ думалъ прохожій; а выюга между тёмъ съ часу на часъ подымалась сильнъе и сильнъе. Вотъ повернула она. поднялась хребтомъ на пригоркъ, вскрутилась вихремъ, пронеслась надъ головою путника, загудъла въ поляхъ и ударила на деревию. Вздрогнули объдныя лачужки, внезапно пробужденныя оть сна посреди темной, холодной ночи; замирая отъ страха, онъ тъсно прижались другъ къ дружкъ, закутались доверху своимъ снѣжнымъ покровомъ, прилегли на бокъ и трепетно ждуть лютаго вътра. Но вихрь, привыкшій къ простору, рвется и мечется пуще прежняго въ тъсныхъ закоулкахъ и улицахъ. Разбитый на части, онъ разомъ, со всъхъ сторонъ, нападаетъ на лачужки, всползаеть на шаткія стіны, гудить въ стропилахь, ломаеть сучья, срываеть воробыныя гитода, кровлю, силясь сбросить пътушка или конька на макушкъ; и тогда, какъ одна часть бури реветь вокругь дома, другая уже давно проползла шипящею змѣею подъ ворота, ринулась въ клѣти и сараи, обѣжала навъсы и, не найдя тамъ, въроятно, ничего, кромъ вьющагося снъга, напала на беззащитную Жучку, свернувшуюся клубкомъ подъ рогожей... Но вотъ вихрь прилегъ наземь, загудълъ вдоль плетня, украдкою подобрался къ калиткъ, полнялся на дыбы, сорвалъ ее съ петель, бросилъ на улицу, присоединился къ другому, третьему, и снова грозный ревъ наполняетъ окрестность... 0! счастливъ, сто разъ счастливъ тотъ, у кого въ такую ночь есть родной кровъ, родная семья, теплая печка!.. Такъ, по крайней мърѣ, онъ думалъ — но не до того, впрочемъ, было прохожему, чтобы умомъ раскидывать! Отчаянье уже давно завладъло его душою. И если какія-нибудь мысли и приходили ему въ голову, — имъ все-таки не время теперь было опредъляться въ ясную думу: онъ мелькали передъ нимъ такъ же быстро, какъ снъжные хлопья, несомые лютою метелью, посреди которой стоялъ онъ съ обнаженною съдою головой и замиравшимъ сердцемъ, — и такъ же быстро уносились и смънялись другими мыслями, какъ одинъ вихрь смънялся другими вихрями... Силы начали покидать его. Онъ провелъ окоченъвшею ладонью по мерзлымъ волосамъ, окинулъ мутными глазами окрестность и крикнулъ еще разъ. Но крикъ снова замеръ на полумертвыхъ устахъ его.

Прохожій медленно опустился въ сугробъ и трепетною рукой сотвориль крестное знаменье. Буря между тёмъ пронеслась мимо: все какъ будто на минуту затихло... и вдругъ, не жданно, въ сторонъ послышался лай собаки... Нътъ, это не обманъ; лай повторился въ другой и третій разъ.

Застывшее сердце старика встрепснулось, онъ рванулся впередъ, простеръ руки и пошелъ на смерть... немного погодя, ощупалъ онъ сарап, и вскоръ изъ-за угла мелькнули передъ нимъ привътливые огоньки избушекъ.

Д. Григоровичъ.

# Зимняя ночь русака.

Заяцъ-русакъ жилъ зимою подлё деревни. Когда пришла ночь, онъ поднялъ одно ухо, послушалъ, потомъ поднялъ другое, поводилъ усами, понюхалъ и сёлъ на заднія лапы. Потомъ онъ прыгнулъ разъ-другой по глубокому снёгу и опять сёлъ на заднія лапы, и сталъ оглядываться. Со всёхъ сторонъ ничего не было видно, кромё снёга. Снёгъ лежалъ волнами и блестёлъ, какъ сахаръ. Надъ головой зайца стоялъ морозный паръ, и сквозь этотъ паръ видиёлись большія яркія звёзды.

Зайцу нужно было перейти черезъ большую дорогу, чтобы прійти на знакомое гумно. На большой дорогъ слышно было. какъ визжали полозья, фыркали лошади, скрипъли кресла въ саняхъ.

Заяцъ опять остановился подлѣ дороги. Мужики шли подлѣ саней съ поднятыми воротниками кафтановъ. Лица ихъ были чуть видны. Бороды, усы, рѣснийы ихъ были бѣлые.



Изъ ртовъ и носовъ шелъ паръ. Лошади ихъ были потныя, и къ поту присталъ иней. Лошади толкались въ хомутахъ, ныряли въ ухабахъ. Мужики догоняли, обгоняли лошадей и махали кнутами. Два старика шли рядомъ, и одинъ разсказывалъ другому, какъ у него увели лошадь.

Когда обозъ провхалъ, заяцъ перескочилъ дорогу и полегоньку пошель къ гумну. Собачонка оть обоза увидала зайца. Она залаяла и бросилась за нимъ. Заяцъ поскакалъ къ гумну по субоямъ; зайца держали субои, а собака на десятомъ прыжкъ завязла въ снъгу и остановилась. Тогда заяцъ тоже остановился, посидёль на заднихъ лапахъ и потихоньку пошель къ гумну. По дорогъ онъ по зеленямъ встрътилъ двухъ зайдевъ. Они кормились и играли. Заяцъ поигралъ съ товарищами, покопаль съ ними морозный снъгъ, поъль озими и пошель дальше. На деревий все было тихо, огни были потушены. Только слышался на улицъ плачь ребенка въ избъ да трескъ мороза въ бревнахъ избъ. Заяцъ прошелъ на гумно и тамъ нашель товарищей. Онъ поиграль съ ними на расчищенномъ току, поблъ овса изъ начатой кладушки, взобрался по крышь. занесенной снъгомъ, на овинъ и черезъ плетень пошелъ назадъ къ своему оврагу. На востокъ свътилась заря, звъздъ стало меньше, и еще гуще морозный паръ подымался надъ землею. Въ ближней деревнъ проснулись бабы и шли за водой; мужики несли кормъ съ гуменъ, дъти кричали и плакали. По дорогъ еще больше шло обозовъ, и мужики громче разговаривали.

Заяцъ перескочилъ черезъ дорогу, подошелъ къ своей старой норъ, выбралъ мъстечко повыше, раскопалъ снъгъ, легъ задомъ въ новую нору, уложилъ на спинъ уши и заснулъ съ открытыми глазами. Гр. Л. Толстой.

#### Метель.

Я велёль заложить маленькія сани въ одну лошадь и одинъ. безъ кучера, отправился въ Жадрино. Дорога была мнё знакома, а ёзды всего двадцать минуть.

Но едва я выбхалъ за околицу въ поле, какъ поднялся вътеръ, и сдълалась такая метель, что я инчего не взвидълъ. Въ одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мглъ, сквозь которую летъли бълые хлопья снъгу; небо слилось съ землею. Я очутился въ полъ и напрасно хотълъ снова напасть на дорогу, лошадь ступала наудачу и поминутно то взъъзжала

на сугробъ, то проваливалась въ яму. Сани мои опрокидывались. Я старался только не потерять настоящаго направленія. Но мнѣ казалось, что прошло уже болѣе получаса, а я не доѣзжалъ еще до жадринской рощи. Прошло еще около десяти минутъ: рощи все было не видать. Я ѣхалъ полемъ, пересѣченнымъ глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а съ меня потъ катился градомъ, несмотря на то, что я, поминутно, былъ по поясъ въснѣгу.

Наконецъ я увидѣлъ, что ѣду не въ ту сторону. Я остановился: началъ думать, припоминать, соображать и увѣрился, что должно было взять мнѣ вправо. Я поѣхалъ вправо. Лошадь моя чуть ступала. Уже болѣе часа былъ я въ дорогѣ. Жадрино должно быть недалеко; но я ѣхалъ, ѣхалъ, а полю не было конца. Все сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, и я ихъ подымалъ. Время шло, я начиналъ сильно безпокоиться.

Наконець въ сторонъ что-то стало чернъть. Я поворотиль туда. Приближаясь, увидълъ рощу. «Слава Богу,—подумаль я,—теперь близко». Я поъхалъ около рощи, надъясь тотчасъ понасть на знакомую дорогу или объъхать рощу кругомъ. Жадрино находилось тотчасъ за нею. Скоро нашелъ я дорогу и въъхалъ въ мракъ деревьевъ, обнаженныхъ зимою. Вътгръ не могт тутъ свиръпствовать: дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и я успокоился.

Но я таль, таль, а жадрина было не видать, рощт не было конца. Я съ ужасомъ увидъль, что заталь въ незнакомый лъсъ. Отчанніе овладъло мною. Я удариль по лошади; бъдное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и черезъ четверть часа пошло шагомъ, несмотря на всъмон усилія.

Мало-по-малу деревья начали рѣдѣть, и я выѣхалъ изъ лѣсу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Я поѣхалъ наудачу. Погода утихла, тучи расходились, передо мною лежала равнина, устланная бѣлымъ волнистымъ ковромъ. Ночь была довольно ясна. Я увидѣлъ невдалекѣ деревушку, состоящую изъ четырехъ или пяти дворовъ. Я поѣхалъ къ ней. У первой избушки я выпрыгнулъ изъ саней, подоѣжалъ къ окну и сталъ стучаться. Черезъ нѣсколько минутъ деревянный ставень поднялся, и старикъ высунулъ свою сѣдую

бороду. «Что те надо?»...—«Далеко ли до Жадрина?»—
«Жадрино-то далеко ли?»——«Да, да, далеко ли?»——«Недалече: верстъ десятокъ будетъ». — «Можешь ли ты, — сказалъ я, — достать мнѣ лошадей до Жадрина?»——«Каки у насъ
лошади?» отвъчалъ мужикъ. «Да не могу ли взять хоть
проводника? Я заплачу». — «Постой, — сказалъ старикъ, опуская ставень: — я те сына вышлю: онъ те проводитъ». Я
сталъ дожидаться. Не прошло минуты, я опять сталъ стучатъ.
«Что те надо?» — «Что же твой сынъ?» — «Сейчасъ выйдетъ, обувается. Али ты перезябъ? пойди погръться». —
«Благодарю, высылай скоръе сына».

Ворота заскрипѣли; парень вышелъ съ дубиною и пошелъ впередъ, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снѣговыми сугробами. Пѣли пѣтухи, и было уже свѣтло, какъ достигли мы Жадрина.

А. Пушкинъ.

# Зимнее утро въ городъ.

Все затихло въ городъ. Ръдко-ръдко гдъ слышится визгъ колесъ по зимней улицъ. Въ окнахъ огней уже пътъ, и фонари потухли. Отъ церквей разносятся звуки колоколовъ и, колыхаясь надъ спящимъ городомъ, напоминаютъ объ утръ. На улицахъ пусто. Ръдко гдъ промъситъ узкими полозьями песокъ со спътомъ ночной извозчикъ и, перебравшись на другой уголъ, заснетъ, дожидаясь съдока. Пройдетъ старушка въ церковъ гдъ ужъ, отражаясь въ золотыхъ окладахъ, красно и ръдко горятъ, несимметрично разставленныя, восковыя свъчи. Рабочій народъ ужъ поднимается послъ долгой зимней ночи и идетъ на работы.

#### Маша.

Проживая много лёть тому назадь въ Петербургѣ, я, всякій разъ, какъ мнѣ случалось нанимать извозчика, вступаль съ нимъ въ бесёду.

Особенне любилъ я бесёдовать съ ночными извозчиками, б'ёдными подгородными крестьянами, прибывавшими въ столицу съ окрашенными вохрой санишками и плохой клячонкой—въ надеждё и самимъ прокормиться и собрать на оброкъ господамъ.

Воть однажды наняль я такого извозчика... Парень лѣть двадцати, рослый, статный, молодецъ молодцомъ; глаза голубые, щеки румяныя; русые волосы выются колечками изъ-

подъ надвинутой на самыя брови заплатанной надоления. . какъ только палъзъ эготъ рваный армячищва на эта от таприскія плечи?

Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось чальнымъ и хмурымъ.

Разговорился я съ нимъ. И въ голосъ его слышамась почель.

— Что, брать? — спросиль я его. — Отчего ты не несель? Али горе есть какое?

Парень не тотчасъ отвъчалъ мнъ.

- Есть, баринъ, есть, промолвилъ онъ, наконецъ. Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла.
  - Ты ее любилъ... Жену-то свою?

Парень не обернулся ко мнв, только голову наклониль немного.

- Любилъ, баринъ. Восьмой мѣсяцъ пошелъ... а не могу забыть. Гложетъ мнѣ сердце... да и ну. И съ чего ей было помиратьто? Молодая! здоровая!.. Въ единъ день холера порѣшила.
  - И добрая она была у тебя?
- Ахъ, баринъ? тяжело вздохнулъ бѣднякъ. И какъ же дружно мы жили съ ней! Безъ меня скончалась. Я какъ узналъ здѣсь, что ее, значитъ, уже похоронили, сейчасъ въ деревню поспѣшилъ, домой. Пріѣхалъ а ужъ за полночь стало. Вошелъ я къ себѣ въ избу, остановился посередкѣ и говорю такъ-то тихохонько: «Маша! а Маша!» Только сверчокъ трещитъ. Заплакалъ я тутотка, сѣлъ на избяной полъ да ладонью по землѣ какъ хлопну! Ненасытная, говорю, утроба!.. Сожрала ты ее... сожри жъ и меня! Ахъ, Маша!
- Маша, прибавиль онъ внезапно упавшимъ голосомъ. И, не выпуская изъ рукъ веревочныхъ вожжей, онъ выдавилъ рукавицей изъ глазъ слезу, стряхнулъ ее, сбросилъ въ сторону, повелъ плечами и ужъ больше не произнесъ ни слова.

Слѣзая съ саней, я далъ ему лишній пятиалтынный. Онъ поклонился мнѣ низехонько, взявшись обѣими руками за шапку, и поплелся шажкомъ по снѣжной скатерти пустынной улицы, залитой сѣдымъ туманомъ январскаго мороза.

И. Тургеневъ.

# Человъкъ подъ снъгомъ.

Однажды я прочелъ своему дядькѣ Евсеичу «Повѣсть • несчастной семьѣ, жившей подъ снѣгомъ». Выслушавъ ее, онъ сказалъ:

— «Не знаю, соколикъ мой (такъ онъ звалъ меня всегда), все ли туть правда написана; а вотъ здѣсь въ деревнѣ, прошлою зимою, доподлинно случилось, что мужикъ Арееій поѣхалъ за дровами въ лѣсъ, въ общій колокъ, всего версты четыре отъ деревни, да и запоздалъ; поднялся буранъ, лошаденка была плохая, да и самъ онъ былъ плохъ; показалось ему, что онъ не по той дорогѣ ѣдетъ, онъ и пошелъ отыскивать дорогу, снѣгъ былъ глубокій, онъ выбился изъ силъ, завязъ въ долочкѣ, — такъ его снѣгомъ тамъ и занесло.

«Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла, и пошла шажкомъ, да и пришла домой съ возомъ. Дома Аревья ждали; увидали, чте лошадь пришла одна, дали знать старостѣ, подняли тревогу, и мужиковъ съ десятокъ поѣхали отыскивать Аревья. Буранъ былъ страшный, зги не видать! Поѣздили, поискали, да такъ ни съ чѣмъ и воротились. На другой день вся барщина ѣздила отыскивать, и также ничего не нашли.

«Ужъ на третій день, совсёмъ по другой дорогь, вхаль мужикъ изъ Кудрина, вхалъ онъ съ зверовой собакой; собака и причуяла что-то недалеко отъ дороги и начала лапами снёгъ разгребать; мужикъ былъ охотникъ, остановилъ лошадь и подошелъ посмотрёть, что тутъ такое есть; и видитъ, что собака выкопала нору, что оттуда паръ идетъ; вотъ и принялся онъ разгребать, и видитъ, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видитъ — въ ней человекъ лежитъ, спитъ, и что кругомъ его обтаяло; онъ зналъ про Аревья и догадался, что это онъ.

«Мужикъ поскорве прикрылъ дыру снвжкомъ, палъ на лошадь, да и прискакалъ къ намъ въ деревню. Народъ мигомъ собрался. Поскакали съ лопатами, откопали Аревья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его въ избу не вдругъ внесли, а сначала долго оттирали снвтомъ, а онъ весь былъ талый; Аревій отъ стужи и снвту ровно проснулся; тогда внесли его въ избу, но опъ все былъ безъ памяти. Ужъ на другой день пришелъ въ себя и всть попросилъ. Теперь здоровъ, только какъ-то говорить сталъ дурно. Вотъ это, мой соколикъ, ужъ настоящая правда. Коли хочешь, то я тебв покажу его, когда опъ придетъ на барскій дворъ».

### Елка.

На краю села, досками Заколоченный кругомъ, Спить, покинутый, забытый, Обветшалый барскій домъ. За усадьбою, въ избушкѣ, Няня старая живеть, И ужъ сколько лѣтъ — не можетъ

Позабыть своихъ господъ. Все разсказываетъ внучку, Какъ встръчали господа Новый годъ, Святую,

Святки...

Какъ кутили иногда, — И какія доводилось Ей слыхать въ дому у нихъ Чудодъйныя сказанья Про угодниковъ святыхъ. Позабытая старушка Пополамъ съ нуждой живетъ, За крупу, за хлъбъ,

за масло

Зиму зимнюю прядеть. Внучекъ маль — сыра избушка —

И до самаго окна, Вилоть до ставня, снѣжной бурей Съ ноября заметена. Ночь, морозъ трещить, все глухо,

Вся деревня спить; одна Няни тънь торчить за

прялкой, — Пляшеть тёнь верстена. Съ догорающей свётильней Сумракъ борется ночной, На полётяхъ подъ овчиной

Шевслится домовой.
Внукъ пугливо смотритъ съ печи;
Онъ вскосматилъ волоса,
Поднялъ худенькія плечи,
Локотками подперся.
«Бабушка!..» — Чего,

«Наяву или во снѣ
Про рождественскую елку
Ты разсказывала мнѣ?
Какъ та елка въ барскомъ домѣ
Просіяла, — какъ на ней
Были звѣзды золотыя

родимый? ---

Воть бы намъ такую елку!
И сочельникъ недалекъ.
Тольке что это за елка?—

Мнѣ все какъ-то невдомекъ». Порвалась у пряхи нитка; Разсердилась и ворчить:

— Ишь, не спить!..про елку бредить;

Видно, голоденъ-

блажить!-

Зачадясь, свътильня гаснеть; с Не жужжить веретено,— Помолясь, легла старуха; Ночь бълъется въ окно. «Бабушка!..» — Чего,

родимый?— «Ну, а гдъ она растеть, Эта елка-то? Ты только Разскажи мнъ, гдъ

растеть!..»

 Гдѣ жъ расти; растетъ въ лѣсочкѣ, Въ ельникъ растетъ...

постой !...

Домовой никакъ проохалъ... Тише!.. спи, Господь съ тобой!..—

Рождества канунъ-сочельникъ. Вотъ, подтибривши топоръ, Къ ночи, внучекъ старой няни Пробрался въ сосъдній боръ. Тъни сосенъ молча стали На дорогу выходить. Онъ рождественскую елку Ищетъ бабушкъ срубить. Вотъ и мъсяцъ—засквозили Сучьевъ съти и рога, Свътъ его, какъ свътъ

лампады, Легь на блъдные снъга. Смотрить мальчикъ,—что за чудо!

Изъ-за темнаго бугра
Вышла, выглянула елка,
Точно вся изъ серебра.
Брилліанты на рогулькахъ,
Въ брилліантахъ—огоньки.
Дрогнулъ мальчикъ; отъ
натуги

Кровь стучить ему въ виски. Не звъзда ли—эта искра, Превратившаяся въ ледъ? Ступить вправо—засверкаетъ, Ступить влъво—пропадетъ. Пораженный, умиленный, Онъ стоитъ—и какъ тутъ быть?

Какъ рождественскую эту Елку станеть онъ рубить! Мъсяць льетъ свое мерцанье, Въ темномъ лъсъ—ни гугу! Опустивъ топоръ, присѣлъ онъ Передъ елкой на снѣгу. И сидить и слышитъ, —гдѣ-то Словно колоколъ гудетъ. Это сонъ? иль это Божья Смерть подъ благовѣстъ

илетъ?.. И рождественская елка Передъ нимъ растетъ, растетъ, Лучезарными лучами Обняла небесный сводь. По вътвямъ ея на землю Сходять ангелы; ихъ клиръ Пъснь поеть о славъ Вышнихъ, Всей землъ пророчить миръ. И тьмы-темъ огненнокрылыхъ, Ослапительныхъ датей Изъ вътвей глядять на землю Миріадами очей, Словно ждуть, -- какое міру Богь готовить торжество. Смерть баюкаеть ребенка, Сердцу снится Рождество. И упалъ изъ рукъ топорикъ, И заснуль бы онъ навъкъ! Да случайно мимо лѣсомъ Вхаль пьяный дровосвкъ. Онъ встряхнулъ его; ругаясь И свистя, отвезъ домой. И очнулся бѣдный мальчикъ На груди ему родной. Долго быль потомь онь болень, Чъмъ-то смутнымъ потрясенъ, Никому не разсказаль онъ Сна, который видель онъ. Да и какъ бы могъ онъ, бъдный, Все то высказать вполнъ. Что душв его сказалось Въ полусмерти-въ полусиъ... Я. Полонскій.

### Легенда о елкъ.

Существуеть одна легенда, которая гласить слёдующее о происхождении обычая зажигать свёчи на рождественской елкё.

Близъ пещеры, въ которой родился Спаситель міра, росли три дерева: ель, олива и пальма. Въ тотъ святой вечеръ, когда зажглась на небъ путеводная звъзда, возвъстившая мпогострадальному міру о появленін на свътъ Того, Который принесъ съ Собой «въсть надежды благодатной»,—въ тотъ вечеръ

Ликовала вся природа, Величава и свътла, И къ ногамъ Христа-Младенца Всъ дары свои несла.

Въ числъ прочихъ принесла свои «золотистые плоды» и росшая при пещеръ олива. Также и пальма предлагала свой «зеленый шатеръ», какъ въ защиту отъ зноя и непогоды. Только ель одна печально стояла

...Въ уныніи тихомъ, Боязлива и скромна,

тщетно думая и не зная, что бы ей принести въ даръ Младенцу Інсусу. Печально поникли ея вътви, и «отъ стыда и тайныхъ мукъ» обильно закапали у нея слезы прозрачной смолой.

> Эти слезы увидала Съ неба звъздочка одна, Тихимъ шопотомъ подругамъ Что-то молвила она.

И вдругь свершилось чудо: звёзды посыпались съ неба . огненнымь дождемъ и усёяли елку по всёмъ ея вёткамъ, сверху донизу. Тогда она, радостно затрепетавъ, гордо подняла свои вётви и впервые явилась міру въ ослёпительномъ блескё... Съ тёхъ поръ и пошелъ у людей обычай убирать елку въ рождественскій вечеръ яркими огнями свёчей. Съ тёхъ поръ

Каждый годъ она сіяетъ Въ день великій торжества И огнями возв'ящаетъ Св'ятлый праздникъ Рождества.

Изъ хрест. «Нашъ міръ».

### Коляда.

Послѣдній день передъ Рождествомъ прошель. Зимняя ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа.

Колядовать у насъ называется пъть подъ окнами наканунъ Рождества пъсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуеть, всегда кинеть въ мъшокъ хозяйка или хозяинъ, или кто остается дома колбасу или хлъбъ, или мъдный грошъ, чъмъ кто богатъ.

Морозило сильнее, чемъ съ утра, но зато такъ было тихо, что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ин одна толпа парубковъ не показывалась подъ окнами хать; мёсяць одинь только заглядываль въ нихъ украдкою, какъ бы вызывая принаряжавшихся девушекь выбежать скорее на скрипучій сніть. Морозь какь бы потепліть; толпы парубковь и дъвушекъ показались съ мъшками; пъсни зазвенъли, и подъ ръдкою хатою не толпились колядующіе. Чудно блестить мъсяцъ! Трудно разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дъвушекъ и между парубками, готовыми на всё шутки и выдумки, какія только можеть внушать весело смёющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живъе горятъ щеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади. Шумнъе раздавались на улицѣ крики и иѣсни. Толны толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосъднихъ деревень. Парубки шалили и бъсились вволю.

Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая пъсня, которую туть же умъль сложить кто-нибудь изъ молодыхъ казаковъ. То вдругъ одинъ изъ толны, вмъсто колядки, отпускаль щедровку и ревълъ во все горло:

Щедрыкъ, ведрыкъ! Дайте вареникъ! Грудочку кашки! Кильце ковбаски!

Хохоть награждаль затъйника. Маленькія окна поднимались, и сухощавая рука старухи (которыя однъ только со степенными отцами оставались въ избахъ) высовывалась изъ окошка съ колбасою или съ кускомъ пирога. Парубки и дѣвушки наперерывъ подставляли мѣшки и ловили свою добычу. Въ одномъ мѣстѣ парубки, зашедши со всѣхъ сторонъ, окружали толпу дѣвушекъ: шумъ, крикъ; одинъ бросалъ комомъ снѣга, другой вырывалъ мѣшокъ со всякой всячиной. Въ другомъ мѣстѣ дѣвушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и онъ летѣлъ вмѣстѣ съ мѣшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ готовы были провеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ роскошно теплилась, и еще бѣлѣе казался свѣтъ мѣсяца отъ блеска снѣга!

Н. Гоголь.

### Крещенская ночь.

Темный ельникъ снъгами, какъ мъхомъ, Опушили съдые морозы; Въ блесткахъ инея, точно въ алмазахъ, Задремали, склонившись березы.

Неподвижно застыли ихъ вътки, А межъ ними на снъжное лоно, Точно сквозъ серебро кружевное, Полный мъсяцъ глядитъ съ небосклона.

Высоко онъ поднялся надъ лѣсомъ, Въ яркомъ свѣтѣ своемъ цѣпенѣя, И причудливо стелются тѣни, На снѣгу подъ вѣтвями чернѣя.

Замело чащи лѣса метелью,— Только выются слѣды и дорожки, Убѣгая межъ сосенъ и елокъ, Межъ березокъ до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга съдая Дикой пъснею лъсъ опустълый, И заснулъ онъ, засыпанный вьюгой, Весь сквозной, неподвижный и бълый.

Спять таинственно-стройныя чащи, Спять, одётые снёгомъ глубокимъ, И поляны, и лугь, и овраги, Гдё когда-то шумёли потоки.

Тишина, — даже вътка не хрустнеть! А, быть-можеть, за этимъ оврагомъ Пробирается волкъ по сугробамъ Осторожнымъ и вкрадчивымъ шагомъ.

Тишина,—а, быть-можеть, онъ близко... И стою я, исполненъ тревоги, И гляжу напряженно на чащи, На слъды и кусты вдоль дороги.

Въ дальнихъ чащахъ, гдѣ вѣтви и тѣни Въ лунномъ свѣтѣ узоры сплетаютъ, Все мнѣ чудится что-то живое, Все какъ будто звѣрки пробѣгаютъ.

Огонекъ изъ лѣсной караулки Осторожно и робко мерцаетъ, Точно онъ притаился подъ лѣсомъ И чего то втиши поджидаетъ.

Брильянтомъ лучистымъ и яркимъ, То зеленымъ, то синимъ играя, На востокъ, у трона Господня, Тихо блещетъ звъзда, какъ живая.

А надъ лѣсомъ все выше и выше Всходитъ мѣсяцъ,—и въ дивномъ покоѣ Замираетъ морозная полночь И хрустальное царство лѣсное!

Ив .Бунинъ.

### Гаданье.

Разъ въ крещенскій вечерокъ
Дъвушки гадали:
За ворота башмачокъ,
Снявъ съ ноги, бросали;
Снъть пололи; подъ окномъ
Слушали; кормили
Счетнымъ курпцу зерномъ;

Ярый воскъ топили;
Въ чату съ чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги пзумрудны;
Разстилали бёлый плать,
И надъ чатей пёли въ ладъ
Пъсенки подблюдны.

В. Жуковскій.

# Два мужика.

«Здорово, кумъ Фаддей!» — «Здорово, кумъ Егоръ!» — Пу, каково, прінтель, поживаеть?» — «Охъ, кумъ, бѣды моей. что вижу, ты не знаеть! Богь посѣтилъ меня: я сжегь до тла свой дворъ,

И по-міру пошель съ тѣхъ поръ».

- «Какъ такъ? Плохая, кумъ, игрушка!»

— «Да такъ! О Рождествъ была у насъ пирушка;

Я со свъчой пошель дать корму лошадямъ:

Признаться, въ головѣ шумѣло;

Я какъ-то заронилъ, насилу спасся самъ;

А дворъ и все добро сгоръло.

Ну, ты какъ?» — «Охъ, баддей, худое дъло!

И на меня прогнъвался, знать, Богъ:

Ты видишь — я безъ ногъ;

Какъ самъ остался живъ, считаю, право, дивомъ. Я, тожъ о Рождествъ, пошелъ въ ледникъ за пивомъ, И тоже черезчуръ, признаться, я хлебнулъ

Съ друзьями полугару;

А чтобъ въ хмелю не сдълать мнъ пожару,

Такъ я свъчу совсъмъ задулъ;

Анъ бъсъ меня впотьмахъ такъ съ лъстницы толкнулъ, Что сдълалъ изъ меня совсъмъ не человъка,

И воть я съ той поры калъка».

— «Пеняйте на себя, друзья!

Сказаль имъ сватъ Степанъ. — Коль молвить правду, я Совсъмъ не чту за чудо,

Что ты сожегь свой дворь, а ты на костыляхь:

Для пьянаго и со свъчою худо,

Да врядь не хуже ль и впотьмахъ».

И. Крыловъ.

# Ночевка въ лѣсу.

Путники рѣшились заночевать въ лѣсу. Лошадей выпрягли, задали имъ овса. Утоптали вокругъ снѣгъ и сдѣлали привалъ. Топоровъ оказалось два; работники зачали сучья да валежникъ рубить, костры складывать вокругъ привала, и когда стемнѣло, зажгли ихъ. Потапъ Максимычъ вытащилъ изъ саней большую кожаную кису, вынулъ изъ нея хлѣба, пироговъ, квашеной капусты и мѣдный кувшинъ съ квасомъ. Устроили постную трапезу; тюри съ лукомъ накрошили, капусты съ квасомъ, грибовъ соленыхъ. Хоть не вкусно, да здорово поужинали.

Ночь надвигалась. Красное зарево костровъ, освъщая низину лъса, усиливало мракъ въ его вершинахъ и по сторо-

намъ. Съ трескомъ горѣвшихъ вѣтвей ельника и фырканьемъ лошадей смѣшались лѣсные голоса... Ровно плачущій ребенокъ, запищалъ гдъ-то сычъ, и потомъ вдали послышался тоскливый крикъ, будто человъкъ въ отчаянномъ бореньи со смертью зоветь къ себъ на помощь: то были крики пугача (филина)... Поближе завозилась въ вершинъ сосны векша, про-снувшаяся отъ необычайнаго свъта; едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потомъ на третье, и такъ дальше и дальше оть людей и пылавшихъ костровъ... Чуть стихло, и воть уже доносится издали легкій хрусть валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается изъ своего дупла къ дереву, гдъ задремаль глухой красноглазый тетеревъ. Еще минута тишины, и въ вершинъ раздался отрывистый, жалобный крикъ птицы, хлопанье крыльевъ, и затъмъ все смолкло: куница поймала добычу и пьеть горячую кровь изъ перекушеннаго горла тетерева. Опять тишь, опять глубокое безмолвіе, и вдругь слышится точно кошачье прысканье: это рысь, привлеченная изъ чащи чутьемъ, заслышавшимъ присутствіе лакомаго мяса въ видъ лошадей Потапа Максимыча. Но огонь не допускаль близко звъря, и воть рысь сердится, мурлычеть, прыскаеть, съ досадой сверкая круглыми зелеными глазами, и прядетъ кисточками на концахъ высокихъ, прямыхъ ушей... Опять тишь; вдругь либо заверещить бъдный зайчишка, по-павшійся въ зубы хищной лисъ, либо завозится что-то въ вътвяхъ: это сова поймала спавшаго рябчика... Лъсные обитатели живуть не по-нашему — объдають по ночамъ...

Но вотъ вдали, за версту или больше, заслышался вой, ему откликнулся другой, третій; вой все ближе и ближе. Смолкъ, и послышалось пряданье звърей по насту, ворчанье, стукъ зубовъ... Ни одинъ звукъ не пропадаетъ въ лѣсной тиши.
— Волки!—боязно прошепталъ Потапъ Максимычъ, толкая

въ бокъ задремавшаго Стуколова.

- Дюковъ и работники давно уже спали крѣпкимъ сномъ. А?.. Что?..—промычалъ, приходя въ себя, Стуколовъ.— Что ты говоришь?
- Слышишь? Воють, говориль смутившійся Потапь Максимычъ.
- Да, воють... равнодушно отвъчалъ Стуколовъ. Экъ, ихъ что туть!
  - Бада! шопотомъ промолвилъ Потапъ Максимычъ.



D D Howardenson Company

1 . . .

- Какая же бъда? Никакой бъды иътъ... А вотъ побольше огня надо... Эй вы, ребята! - крикнуль онь работникамь.
  - Проснитесь! Эка заспались!.. Вали на костры больше.

Работники встали неохотно и вмъстъ съ Стуколовымъ и съ самимъ Потапомъ Максимычемъ навалили громадные костры. Огонь сталь было слабъе; но вотъ заиграли пламенные языки по хвов, и зарево разлилось по люсу пуще прежняго.

— Видимо-невидимо!..—говорилъ оторопѣвшій Потапъ Максимычь, слыша со всвхъ сторонъ волчый голоса.

Звърей уже можно было видъть. Освъщенные заревомъ. они сидъли кругомъ, пощелкивая зубами. Видно, въ самомъ дълъ, они справляли именины звъринаго паря...

— Ничего, — успокоиваль Стуколовь, — огонь бы только не переводился. То ли еще бываеть въ сибирскихъ тайгахъ...

Въ самомъ дёлё, волки никакъ не смёли близко подойти къ огню, хоть ихъ голодныхъ и сильно тянуло къ лошадямъ, а, пожалуй, и къ людямъ.

- Эхъ, ружья-то нътъ: пугнуль бы стрыхъ, молвилъ Стуколовъ.
- Молчи ты, какое тутъ еще ружье! Того и гляди сожруть...-тревожно говориль Потапь Максимычь. - Глянь-ка, глянь-ка, со всъхъ сторонъ навалило!.. Ахъ ты, Господи, Господи!.. Знать бы да въдать, ни за что бы не повхаль...

А волки все близятся; было ихъ до пятидесяти, коли не больше. Смълость звърей росла съ каждой минутой: не дальше, какъ въ трехъ саженяхъ, сидъли они вокругъ костровъ, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы съ лакомымъ овсомъ, жались въ кучу и, прядая ушами, тревожно озирались. У Потапа Максимыча зубъ на зубъ не попадалъ; вездъ и всегда отграшный, онъ дрожаль, какъ въ лихорадкъ. Растолкали Дюлова тоть потянулся въ своей лисьей шубъ, зъвнуль во исо заеть и, оглянувшись, промолвиль съ невозмутимыть споконствимь:

— Воль никакъ! Бет малаго часъ времени прошелъ, а путники все еще сидъли въ осадъ. До свъту оставаться въ такомъ положении было недзя: тогда, пожалуй, и костры не помогуть, да не хватить и заготовленнаго валежника и хвороста на поддержаніс отня. По Стуколовь, человькь бывалый, не даромь

много ходиль по бѣлу свѣту. Когда волки были уже настолько близко, что до любого изъ нихъ палкой можно было добросить, онъ разставиль спутниковъ своихъ по мѣстамъ и велѣлъ, по его приказу, разомъ бросать въ волковъ изо всей силы горящія лапы.

— Разъ... два... три!.. — крикнулъ Стуколовъ, и горящія лапы полетъли къ звърямъ.

Тъ́ отскочили и съ̀ли подальше, щелкая зубами и огрызаясь.

— Разъ... два... три!.. — онъ крикнулъ опять и, выступивъ за костры, путники еще пустили въ стадо по горящей лапъ.

Завыли звъри; но когда Стуколовъ, схвативъ чуть не саженную пылающую лапу, бросился съ нею впередъ, волки порскнули вдаль, а черезъ нъсколько минутъ ихъ не было слышно.

— Теперь не прибъгутъ, — молвилъ Стуколовъ, надъвая

тубу и укладываясь въ сани.

— Дошлый же ты человъкъ, Якимъ Прохорычъ,—молвилъ Потапъ Максимычъ, когда опасность миновала. — Не будь тебя, сожрали бы насъ.

Стуколовъ не отвъчалъ. Завернувшись съ головой въ шубу,

онъ заснулъ богатырскимъ сномъ.

А. Печерскій.

### Роща и огонь.

Съ разборомъ выбирай друзей. Когда корысть себя личиной дружбы кроеть, — Она тебъ лишь яму роеть. Чтобъ эту истину понять еще яснъй, Послушай басенки моей.

Зимою огонекъ подъ рощей тлился; Какъ видно, тутъ онъ былъ дорожными забытъ. Часъ отъ часу огонь слабъе становился; Дровъ новыхъ нътъ; огонь мой чуть горитъ, И, видя свой конецъ, такъ рощъ говоритъ:

«Скажи мнѣ, роща дорогая! За что твоя такъ участь жестока, Что на тебъ не видно ни листка. И мерзнешь ты, совсёмъ нагая?»
— «Затёмъ, что, вся въ снёгу,
Зимой ни зеленёть ни цвёсть я не могу»,
Огню такъ роща отвёчаетъ.
«Бездёлица! — огонь ей продолжаетъ. —
Лишь подружись со мной; тебё я помогу.
Я солнцевъ братъ, и зимнею порою
Чудесъ не меньше солнца строю.
Спроси въ теплицахъ объ огнё:

Зимой, когда кругомъ и снътъ и выюга въетъ, Тамъ все или цвътетъ, иль зръетъ,

А все за все спасибо мнѣ. Хвалить себя хоть не пристало, И хвастовства я не люблю;

Но солнцу въ силъ я никакъ не уступлю.
Какъ здъсь оно спесиво ни блистало,
Но безъ вреда снъгамъ спустилось на ночлегъ;
А около меня, смотри, какъ таетъ снъгъ.
Такъ если зеленътъ желаешь ты зимою.

Какъ лётомъ и весною, Дай у себя мнё уголокъ!» Вотъ дёло слажено; ужъ въ рощё огонекъ Становится огнемъ; огонь не дремлетъ: Бёжитъ по вётвямъ, по сучкамъ;

Клубами черный дымъ несется къ облакамъ, И пламя лютое всю рощу вдругь объемлетъ. Погибло все въ конецъ, — и тамъ, гдъ въ знойны дни Прохожій находиль убъжище въ тъни, Лишь обгорълые пеньки стоять одни.

И нечему дивиться: Какъ дереву съ огнемъ дружиться?

И. Крыловъ.

# Крестьянинъ и кляча.

«Ну. кляча скверная... опять ты стала! (Филать такь клячё говориль Въ лёсу, гдё дровъ онъ пропасть нарубиль И возъ престрашный навалилъ). И съ мёста не сопла еще, уже устала. Дворянка!.. я тебё воть дамъ...»

При словѣ томъ схватилъ Филатъ мой хворостину, И ею ну возить онъ бѣдную скотину И по спинѣ и по бокамъ...
Упала кляча на колѣни, Какъ будто милости хотѣла попросить. Филатъ неумолимъ, терпѣть не можетъ лѣни, И продолжаетъ бить. Приподнялась она тутъ кое-какъ на ноги И черезъ силу потащила возъ. «Ну, ну! плетись! легко вѣдь: вишь, морозъ...» Но кляча стала вдругъ опять среди дороги И далѣе нейдетъ.

Опять ее Филать съ плеча дубиной бьеть:
Упала бъдная и не встаеть,
Лежить не шевелится...
Филать, примътя то, дивится —
Глядить, а кляча умерла!..
Какъ взвоеть мой мужикъ: «Одна лишь и была
Лошадушка — и та воть пала!
Пропала голова моя теперь, пропала!..
Чъмъ прогнъвилъ Тебя, о Господи, Филать?..»
А кто же, какъ не самъ, бездъльникъ, виновать?

А. Измайловъ.

# Крестьянинъ и смерть.

Набравъ валежнику порой холодной, зимней, Старикъ, изсохшій весь отъ нужды и трудовъ, Тащился медленно къ своей лачужкѣ дымной, Кряхтя и охая подъ тяжкой ношей дровъ.

Несъ, несъ онъ ихъ и утомился, Остановился,

На землю съ плечъ спустилъ дрова долой, Присъть на нихъ, вздохнулъ и думалъ самъ съ собой: «Куда я бъденъ, Боже мой!

Нуждаюся во всемъ; къ тому жъ жена и дѣти, А тамъ подушное, боярщина, оброкъ...

И выдался ль когда на свътъ Хотя одинъ мнъ радостный денекъ?» Въ такомъ уныніи, на свой пеняя рокъ, Зоветь онъ смерть; она у насъ не за горами, А за плечами: Явилась вмигъ

И говорить: «Зачёмь ты зваль меня, старикь?» Увидёвши ея свирёную осанку, Едва промолвить могь бёднякь, оторопёвь: «Я зваль тебя, коль не во гиёвь, Чтобъ помогла ты миё поднять мою вязанку».

Изъ басни сей
Намъ видёть можно,
Что какъ бываетъ жить ни тошно,
А умирать еще тошнъй.

И. Крыловъ.

### Катанье съ горы.

Наконець переломилась жестокая зима, и унялись трескучіе морозы. Начало пригръвать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катанье съ горъ. Въ общественныхт катаньяхъ, къ сожалбнію моему, мать не позволила мнь участвовать, и, только катаясь съ сестрицей, а иногда и съ маленькимъ братцемъ, провзжая мимо, съ завистью посматриваль я на толиу деревенскихъ мальчиковъ идвочекъ. которые, раскраснъвшись отъ движенія и холода, сміло летьли съ высокой горы, прямо отъ гумна, на маленькихъ салазкахъ, конькахт и делянкахъ (делянки были не что иное, какъ старыя рёшота или круглыя лубочныя лукошки, подмороженныя снизу такъ же, какъ и коньки). Шумный говоръ и смѣхъ раздавался въ бодрой, веселой толив, когда летвли вверхъ ногами найздники съ высокихъ коньковъ, или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка съ какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушенія своего экипажа. Какъ мив хотвлось туда, въ этотъ шумъ, говоръ и смвхъ... и какъ послѣ этого зрѣлища казалось мнѣ скучнымъ уединенное катанье съ ледяной горки, устроенной въ саду, передъ окнами въ гостиней, и только одно меня утвшало, что моя милая сестрица каталась вибств со мною.

С. Аксаковъ.

# BECHA.

### Чистый понедѣльникъ.

На масленицѣ мы славно повеселились: и съ горъ покатались и блиновъ поѣли. Было шумно и весело: зато сегодня—какая тишина въ домѣ и на улицахъ! Только слышенъ печальный и протяжный благовѣсть. Мамаша и бабушка надѣли темныя платья и собираются говѣть. Приходилъ священникъ: прочель молитву и поздравилъ всѣхъ съ Великимъ постомъ.

Въ воздухѣ уже пахнетъ весною. Въ полдень солнышко замѣтно пригрѣваетъ; съ крышъ свѣсились брильянтовыя сосульки, снѣгъ рыхлѣетъ, въ саду показываются проталинки. Какъ бы мнѣ хотѣлось знать: будетъ ли Пасха на снѣгу или на зеленой травкѣ? Ученья всего шесть недѣль; на седьмую насъ распустятъ. Надя и Вѣра уже начали собирать цвѣтныя тряпочки для писанокъ. Раненько, мои милыя!

К. Ушинскій.

### Весной.

Съ земли еще не сошелъ снѣгъ, а въ душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали отъ тяжелой бользни, то вамъ извѣстно блаженное состояніе, когда замираешь отъ смутныхъ предчувствій и улыбаешься безъ всякой причины. Повидимому, такое же состояніе переживаетъ теперь и природа.

Земля холодна, грязь со снѣгомъ хлюпаетъ подъ ногами, но какъ кругомъ все весело, ласково, привѣтливо! Воздухъ такъ ясенъ и прозраченъ, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную отъ края до края. Солнце свѣтитъ ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются въ лужахъ вмѣстѣ съ воробьями. Рѣчка наду-

вается и темнъетъ; она уже проснулась и не сегодня—завтра зареветъ. Деревья голы, но уже живутъ, дышатъ.

Въ такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду въ канавахъ, пускать по водъ кораблики или долбить каблуками упрямый ледъ. Хорошо также гонять голубей подъ самую высь поднебесную или лазить на деревья и привязывать тамъскворечни.

Да, все хорошо въ это счастливое время года.

А. Чеховъ.

# Пробужденіе.

Увидало солнце ясное Съ неба синяго высокаго. Что идеть весна прекрасная Съ юга пышнаго дадекаго. И отъ солниа въсть веселая Долетела въ утро нежное На поля глухія, снѣжныя, Гдъ царили сны тяжелые. Лучъ, упавшій съ неба чистаго, Растопиль снѣжинки бѣлыя. И изъ снъга изъ сквозистаго Побъжали струйки смъдыя. Эти струйки серебристыя, Золотымъ лучомъ рожденныя, Въсти, съ неба принесенныя, Отнесли въ ручьи змѣистые. И весеннимъ шумомъ радостнымъ Всв овражки огласилися: «Долго мы въ цёняхъ томилися. Прочь неволю съ гнетомъ тягостнымъ!..» Отъ ручьевъ до ръкъ домчалися Въсти свътлыя, веселыя. Ръки съ шумомъ взволновалися И сломали льды тяжелые. Тщетно власть вернуть старается Вновь зима безсильно-блудная. Съ каждымъ мигомъ пъснь побъдная Громче, дальше разливается...

В. Смирновъ.

#### Мотъ и ласточка.

Какой-то молодець,
Въ наслъдство получа богатое имънье,
Пустился въ мотовство, и при большомъ радънъъ
Спустилъ все чисто; наконецъ
Съ одною шубой онъ остался,

И то лишь для того, что было то зимой: Такъ онъ морозовъ побоялся.

Но, ласточку увидя, малый мой И шубу промоталь. Вёдь это всё, чай, знають, Что ласточки къ намъ прилетають

Передъ весной;

Такъ въ шубъ, думалъ онъ, нътъ нужды никакой: Къ чему въ ней кутаться, когда во всей природъ Къ весенней клонится, пріятной все погодъ,

И въ съверную глушь морозы загнаны?— Догадки малаго умны;

Да только онъ забылъ пословицу въ народъ, Что ласточка одна не дълаеть весны.

И подлинно: опять отколь взялись морозы, По снъту хрупкому скрипять обозы,

Изъ трубъ столбами дымъ, въ оконницахъ стекло Узорами заволокло.

Отъ стужи малаго прошибли слезы; И ласточку свою, предтечу теплыхъ дней, Онъ видитъ на снъгу замерзшую. Тутъ къ ней,

Дрожа, насилу могь онъ вымолвить сквозь зубы: «Проклятая! сгубила ты себя,

А, понадъясь на тебя, И я теперь не во-время безъ шубы!

И. Крыловъ.

## Встрѣча весны.

Это было въ концѣ марта, передъ Благовѣщеніемъ. Мнѣ пришлось переѣзжать одну изъ главныхъ рѣкъ Россіи. Ледъ еще не тронулся по ней, но какъ будто вспухъ и потемнѣлъ; четвертый день стояла оттепель. Снѣгъ таялъ кругомъ дружно, но тихо; вездѣ сочилась вода; въ рыхломъ воздухѣ бродилъ

беззвучный вётеръ. Одинъ и тоть же ровный, молочный цвётъ обливаль землю и небо; тумана не было, но не было и свёта; ни одинъ предметъ не выдёлялся на общей бёлизнё; все казалось и близкимъ и яснымъ...

Оставивъ кибитку далеко назади, я быстро шелъ по льду ръчному и, кромъ глухого стука собственныхъ шаговъ, не слышалъ ничего; я шелъ, со всъхъ сторонъ охваченный первымъ млъніемъ и въяніемъ ранней весны... и понемногу, прибавляясь съ каждымъ шагомъ, съ каждымъ движеніемъ впередъ, поднималась и росла во мнъ какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня, и такъ сильны были ея порывы, что я остановился, наконецъ, въ изумленіи и вопросительно посмотрълъ вокругъ, какъ бы желая отыскать внъшнюю причину моего восторженнаго состоянія... Все было тихо, бъло, сонно, но я поднялъ глаза: высоко въ небъ неслись станицей прилетныя птицы... «Весна! Здравствуй, весна!—закричалъ я громкимъ голосомъ. — Здравствуй, жизнь и счастье!..»

И. Тургеневъ.

### Весна идетъ.

Конець приходить долгой зимь. Прибавплись значительно дни. Ярче, прямье стали солнечные лучи и спльно пригрывають въ полдень. Потемньла бълая пелена снъга, и почернъли дороги. Вода показалась на улицахъ. Уже мартъ на исходъ, и апръль на дворъ. Прилетная птица начинаеть понемногу показываться. Грачи, губители высокихъ, старыхъ деревьевъ, красоты садовъ и парковъ, прилетъли первые и запяли свои обыкновенныя лътнія квартиры—самыя лучшія березовыя и осиновыя рощи. Уже начали заботливые хозяева оправлять свои старыя гнъзда новымъ матеріаломъ, ломая для того кръпкими бъловатыми носами верхніе побъги древесныхъ вътвей. Далеко слышенъ ихъ громкій, докучный крикъ, когда ввечеру, послъ дпевныхъ трудовъ, разсядутся они всъмъ соборомъ, всегда попарно, и какъ будто начнуть совъщаться о будущемъ житьъ-бытьъ.

Воздухъ становится теплъе и влаживе. Апръль беретъ свое: вездъ лужи, вездъ бъгутъ мутные ручьи. Накопецъ наступаеть совершенная ростепель: юго-западный теплый вътеръ такъ и събдаетъ сибгъ, насыщенный дождемъ. Много





ė 5 0 H 0

оттаяло земли, особенно по высокимъ мѣстамъ, на полдневномъ солнечномъ пригрѣвѣ. Картина перемѣнилась: уже на черной скатерти полей кое-гдѣ виднѣются бѣлыя пятна и полосы снѣжныхъ сувоевъ. Посинѣли отъ воды, надулись овраги, взыграли и сошли. Переполнилась рѣка, подняла въ пруду ледъ, вышла изъ береговъ и разлилась по низменнымъ мѣстамъ; наступило водополье.

C. Arcaross.

#### Весна

Ужъ таетъ снъгъ, бъгутъ ручьи, Въ окно повъяло весною... Засвищуть скоро соловыи, И лъсъ одънется листвою! Чиста небесная лазурь, Теплъй и ярче солнце стало; Пора метелей злыхъ и бурь Опять надолго миновала. И сердце сильно такъ въ груди Стучить, какъ будто ждеть чего-то, Какъ будто счастье впереди, И унесла зима заботы! Всѣ лица весело глядять. «Весна!»—читаешь въ каждомъ взоръ, И тоть, какъ празднику, ей радъ, Чья жизнь — лишь тяжкій трудъ и горе. Но рёзвыхъ дётокъ звонкій смёхъ И беззаботныхъ птичекъ пънье Мит говорять, кто больше встхъ Природы любить обновленье.

А. Плещеевъ.

# Вскрытіе рѣки.

Одпо изъ любимыхъ удовольствій русскаго парода—смотрѣть на разливъ полой воды. «Рѣка тронулась...» передается изъ устъ въ уста, и все село, отъ мала до велика, выхлынетъ на берегъ, какова бы ни была погода,—и долго-долго стоятъ пестрыя, кое-какъ одѣтыя толны, смотрять, любуются, сопровождая каждое движеніе льда своими предположеніями или веселыми возгласами. Даже въ городахъ, напримѣръ, въ Мо-

сквъ, когда тронется мелководная Москва-ръка, всъ ея берега и мосты бывають усыпаны народомъ; одни смъняются другими, и цълый день толпы зрителей, перевъсившись черезъ перила мостовъ, черезъ ръшетки набережной, глядятъ—не наглядятся на свою пополнъвшую Москву-ръку, которая въ водополье, дъйствительно, похожа на порядочную ръку.

Въ самомъ дѣлѣ, видъ большой тронувшейся рѣки представляетъ въ это время года не только величественное, но и странное и поразительное зрѣлище. Около полугода рѣка какъ будто не существовала: она была продолженіемъ снѣжныхъ сугробовъ и дорогъ, проложенныхъ по ихъ поверхности. По рѣкѣ ходили, ѣздили и скакали, какъ по сухому мѣсту, и почти забыли про ея существованіе, и вдругь—широкая полоса этого твердаго, неподвижнаго снѣжнаго пространства пошевелилась, откололась и пошла... пошла со всѣмъ, что на ней находилось въ то время: съ обледенѣвшими прорубями, навозными кучами, вѣхами и почернѣвшими дорогами, со скотомъ, который случайно бродилъ по ней, а иногда и съ людьми!

Спокойно и стройно, сначала сопровождаясь глухимъ, но грознымъ и зловъщимъ шумомъ и скрипомъ, плыветъ снъжная, ледяная, безконечная, громадная змъя. Скоро начинаетъ она трескаться и ломаться, и выпираемыя синія ледяныя глыбы встають на дыбы, какъ будто сражаясь одна съ другою, треща и сокрушаясь и продолжая плыть. Потомъ льдины становятся мельче, ръже, исчезаютъ совсъмъ... Ръка прошла!.. Освобожденная отъ полугодового плъна мутная вода, постепенно прибывая, переходитъ края береговъ и разливается по лугамъ.

С. Аксаковъ.

# Крестьяне и рѣка.

Крестьяне, вышедь изъ терпѣнья
Отъ разоренья,
Что рѣчки имъ и ручейки
При водопольѣ причиняли,
Пошли просить себѣ управы у рѣки,
Въ которую ручьи и рѣчки тѣ впадали.
И было что на нихъ донесть:
Гдѣ озими разрыты;
Гдѣ мельницы посорваны и смыты;
Потоплено скота, что и не счесть!

А та рѣка течеть такъ смирно, хоть и пышно На ней стоять большіе города,

И никогла

За ней такихъ проказъ не слышно:

Такъ, върно, ихъ она уйметъ,

Между собой крестьяне разсуждали.

Но что жъ? Какъ подходить къ рѣкѣ поближе стали И посмотрѣли, такъ узнали,

Что половину ихъ добра по ней несетъ.

Туть, попусту не заводя хлопоть,

Крестьяне лишь его глазами проводили;

Потомъ взглянулись межъ собой, И, покачавши головой,

Пошли домой;

А отходя проговорили:

«На что и время тратить намъ! На младшихъ не найдешь себъ управы тамъ,

Гдё дёлятся они со старшимъ пополамъ».

И. Крыловъ.

### Весеннія воды.

Еще въ поляхъ бълъетъ снътъ, Онъ гласять во всъ концы: А воды ужъ весной шумятъ, «Весна идетъ, весна идетъ! Бъгутъ и будятъ сонный брегъ, Мы молодой весны гонцы, Бъгутъ и блещутъ и гласятъ... Она насъ выслала впередъ!»

Весна идеть, весна идеть! И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней Румяный, свътлый хороводъ Толпится весело за ней.

Ө. Тютчевъ.

#### Весна.

Гонимы вешними лучами, Съ окрестныхъ горъ уже снъга Сбъжали мутными ручьями На потопленные луга. Улыбкой ясною природа, Сквозь сопъ, встръчаеть утро года; Синъя блещуть небеса. Еще прозрачные лъса, Какъ будто, пухомъ зеленъють; Пчела за данью полевой Летить изъ кельи восковой; Долины сохнуть и пестръютъ, Стада шумять, и соловей Ужъ пъль въ безмолвіи ночей.

А. Пушкинг.

#### Зайчики.

Я разъ за дровами Въ лодет потхалъ-ихъ много съ ртки Къ намъ половодье весной нагоняетъ-Вду, ловлю ихъ. Вода прибываетъ. Вижу-одинъ островокъ небольшой, Зайны на немъ собралися гурьбой. Съ каждой минутой вода подбиралась Къ бъднымъ звъркамъ! Ужъ подъ ними осталось Меньше аршина земли въ ширину, Меньше сажени въ длину. Туть я подъёхаль: лопочуть ушами, Сами ни съ мъста; я взяль одного, Прочимъ скомандовалъ: «Прыгайте сами!» Прыгнули зайцы мои, --ничего. Только усвлась команда косая, Весь островочекъ пропалъ подъ водой. «То-то, — сказаль я, —не спорьте со мной; Слушайтесь, зайчики, дъда Мазая!» Этакъ гуторя, плывемъ въ тишинъ. Столбикъ, не столбикъ-зайчишка на пнъ, Лапки скрестивши, стоить горемыка. Взяль и его-тягота не велика! Мимо бревно суковатое плыло: Сидя и стоя и лежа пластомъ, Зайцевъ съ десятокъ спасалось на немъ. «Взяль бы я вась, да потопите лодку!» Жаль ихъ, однако, да жаль и находку — Я зацёпился багромъ за сучокъ И за собою бревно поволокъ... Было потёхи у бабъ, ребятишекъ, Какъ прокатилъ я деревней зайчишекъ:

«Глянь-ка, что дёлаеть старый Мазай!»
Ладно, любуйся, а намъ не мёшай!
Мы за деревней въ рёкё очутились.
Туть мон зайчики точно взбёсились:
Смотрять, на заднія лапки встають,
Лодку качають, грести не дають:
Берегь завидёли плуты косые,
Озимь и рощу и кусты тустые!
Къ берегу плотно бревно я пригналь,
Лодку причалиль и «съ Богомь!» сказаль.

И во весь духъ
Пошли зайчишки,
А я имъ: «У-ухъ!
Живъй, звъришки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чуръ зимой
Не попадайся!
Прицълюсь—бухъ!
И ляжешь... Ууу-хъ!»

Н. Некрасовъ.

# Приходъ весны.

Весна долго не открывалась. Послёднія недёли поєта стояла ясная морозная погода. Днемъ таяло на солнцё, а ночью доходило до семи градусовъ; настъ былъ такой, что на возахъ вздили безъ дороги. Пасха была на сиёгу.

Потомъ, вдругъ на второй день Святой понесло теплымъвътромъ, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лилъ бурный и теплый дождь. Въ четвергъ вътеръ затихъ, и надвинулся густой сърый туманъ, какъ бы скрывая тайны совершавшихся въ природъ перемънъ. Въ туманъ полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстръе двинулись мутные, вспънившеся потоки, и на самую Красную Горку съ вечера разорвался туманъ, тучи разовжались барашками, прояснъло, — и открылась настоящая весна.

На утро подпявшееся яркое солнце быстро съёло тонкій ледокъ, подернувшій воды, и весь теплый воздухъ задрожаль отъ наполнившихъ его испареній ожившей земли. Зазеденёла



старая и вылъзающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и линкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотымъ цвътомъ лозинъ загудъла выставленная облетавшаяся ичела.

Залились невидимые жаворонки надъ бархатомъ зеленей и обледенъвшимъ жнивьемъ, заплакали чибисы надъ налившимися бурою, неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко пролетъли съ весеннимъ гоготаньемъ журавли и гуси. Заревъла на выгонахъ облъзшая, только мъстами еще неперелинявшая скотина; заиграли кривоногіе ягнята вокругъ теряющихъ волну блеющихъ матерей; побъжали быстроногіе ребята по просыхающимъ съ отпечатками босыхъ ногъ тропинкамъ; затрещали на пруду веселые голоса бабъ съ холстами, и застучали по дворамъ топоры мужиковъ, налаживающихъ сохи и бороны. Пришла настоящая весна.

Л. Толстой.

#### Весна

Весна, весна! И все ей радо;
Какъ въ забытьи какомъ стоишь
И слышишь свѣжій запахъ сада
И теплый запахъ талыхъ крышъ.
Кругомъ вода журчитъ, сверкаетъ,
Крикъ пѣтуховъ звучитъ порой,
А вѣтеръ, мягкій и сырой,
Глаза тихонько закрываетъ.

II. Бунинъ.

#### Весна

Голубенькій, чистый Подснёжникъ цвётокъ! А подлё сквозистый Послёдній снёжокъ...

Послѣднія слезы
О горѣ быломъ —
И первыя грезы
О счастьй иномъ...

А. Майковъ.

#### Весна.

Первый громъ прогремълъ. Яркій блескъ въ синевъ. Въ тепломъ воздухѣ пѣсни и пѣга; Голубые цвѣтки въ прошлогодней травъ Показались на свѣтъ изъ-подъ снѣга.

Пригрѣваются стекла лучомъ золотымъ; Вербы почки свои распустили; И съ надворья гнѣздо, надъ окошкомъ моимъ, Сизокрылые голуби свили.

Чуть окрасится небо полоской огня, И сквозь стекла разсвёть забёлёеть, — Воркотнею своей они будять меня: Посмотри, моль, какъ зорька алёеть.

И. Никитинъ.

# Весеннее утро.

Лень быль чудный. На небъ ни облачка; солнце, обливая мягкою теплотою оттаявшую землю, горъло какъ то празднично. Птицы весело щебетали въ тихомъ, едва движущемся воздухъ. Хотя на деревьяхъ не было еще листьевъ, -- только что начинали завязываться почки, покрытыя клейкимъ пахучимъ лакомъ, - хотя луга, устланные иломъ, представляли еще темноватую однообразную площадь, - со всёмъ тёмъ и луга и деревья, затопленные желтымъ лучезарнымъ свътомъ весенняго утра, глядъли необыкновенно радостно. Уже въ нъкоторыхъ мъстахъ, гдъ солнце сильнъе принекало въ полдень, пласты ила совстви пересохли. Сквозь рыхлую ихъ поверхность, изръзанную безчисленнымъ множествомъ мелкихъ трещинъ и приподнятую, какъ скорлупа, начинали пробиваться кое-гдв желтые, розовые и красные, какъ кровь, стебельки цикорія. Легкій вътерокъ, срывавшійся иногда съ озеръ, окруженныхъ купами ольхи, оржиника и ветлы, разливаль въ воздухъ запахъ сырой лъсистой почвы. Тамъ, подъ влажною тънью кустовъ, листь ландыша уже развертываль свою блёдно-голубую головку надъ темными, мшистыми ворохами прошлогодняго валежника. Все возвъщало весну: и темно-лазоревый цвъть неба, и пъсни птицъ, и запахъ почекъ, и мягкая, проникающая теплота воздуха...

Д. Григоровичъ.

### Весна,

Уходи, зима съдал! Ужъ красавицы-весны Колесница золотая Мчится съ горней вышины! Старой спорить ли, тщедушной, Съ ней, царицею цвътовъ, Съ цълой арміей воздушной Благовонныхъ вътерковъ! А что шума, что гудёнья, Теплыхъ ливней и лучей, И чиликанья, и пёнья!.. Уходи себё скорёе! У нея не лукъ, не стрёлы, Улыбнулась лишь — и ты, Подобравъ свой саванъ бѣлый, Поползла въ оврагъ, въ кусты!.. Да найдуть и по оврагамъ! Вонъ ужъ пчелъ рои шумятъ, И летитъ побѣднымъ флагомъ Пестрыхъ бабочекъ отрядъ!

А. Майковъ.

#### Пчелы.

«Натко медку! съ короваемъ покушай, Притчу про пчелокъ послушай! Нынче не въ мъру вода разлилась. Думали, - просто идеть наводнение, Только и сухо, что наше селеніе По огороды, гдв ульи у насъ. Пчелка осталась водой окруженная, Видить и льсь и луга вдалекь, Ну — и летить, ничего налегкъ! А какъ назадъ полетить нагруженная, Силъ не хватаетъ у милой... Бъда! Пчелами вся запестръла вода. Тонуть работницы, тонуть сердечныя!.. Горю помочь мы не чаяли, грѣшные; Не догадаться самимъ бы вовъкъ! Ла нанесло человъка хорошаго, Подъ Благовъщенье помнишь прохожаго? Онъ надоумилъ — Христовъ человъкъ! Слушай, сынокъ, какъ мы пчелокъ избавили. Я при прохожемъ тужилъ-тосковалъ. «Вы бы имъ до суши въхи поставили» — Это онъ слово сказалъ! Вфришь: чуть первую вѣху зеленую На воду вывезли, стали втыкать, Поняли пчелки споровку мудреную: Такъ и валятъ и валятъ отдыхать! Какъ богомолки у церкви на лавочкъ, Сѣли — сидять. На бугръ-то ни травочки, Иу, а въ лъсу и въ поляхъ благодать: Пчелкамъ не страшно туда залетать.

ицеловъ.

B. F. Hepost.

Все отъ единаго слова хорошаго!
Кушай на здравіе; будемъ съ медкомъ.
Благослови Богъ прохожаго!»
Кончиль мужикъ, осёнился крестомъ;
Медъ съ короваемъ парнишка докушалъ,
Тятину притчу тёмъ часомъ прослушалъ,
И за прохожаго низкій поклонъ
Господу Богу отвёсилъ и онъ.

Н. Некрасовъ.

### Муха и пчела.

Въ саду весной, при легкомъ вътеркъ,
На тонкомъ стебелькъ
Качалась муха, сидя,
И, на цвъткъ пчелу увидя,
Спеснво говоритъ: «Ужъ какъ тебъ не лънь
Съ утра до вечера трудиться цълый день!

На мѣстѣ бы твоемъ я въ сутки захирѣла. Вотъ, напримѣръ, мое Такъ, право, райское житье! За мною лишь и дѣла—

Летать по баламь, по гостямь: И мольить, не хвалясь, мнё въ городе знакомы

Вельможъ и богачей всё домы.
Когда бъ ты видёла, какъ я пирую тамъ!
Гдё только свадьба, именины —
Изъ первыхъ я ужъ вёрно тутъ,
И ёмъ съ фарфоровыхъ богатыхъ блюдъ,

И пью изъ хрусталей блестящихъ сладки вины,. И прежде всъхъ гостей

Беру, что вздумаю, изъ лакомыхъ сластей; Притомъ же, жалую полъ нъжный, Вкругъ молодыхъ красавицъ выюсь

И отдыхать у нихъ сажусь На щечкъ розовой иль шейкъ бълоснъжной».

— «Все это знаю я, — отвътствуеть пчела, — Но и о томъ дошли мнъ слухи, Что никому ты не мила, Что на пирахъ лишь морщатся отъ мухи,

Что даже часто, гдъ покажешься ты въ домъ, Тебя гоняють со стыдомъ».

— «Воть, — муха говорить: — гоняють! что жь такое? Коль выгонять въ окно, такъ я влечу въ другое».

И. Крыловъ.

### Жаворонокъ.

На солнить темный лъсъ зардълъ Въ долинъ паръ бълъетъ тонкій И пъсню раннюю запълъ Въ лазури жаворонокъ звонкій. Онъ голосисто съ вышины Поетъ, на солнышкъ сверкая: «Весна пришла къ намъ молодая, Я здъсь пою приходъ весны; Здъсь такъ легко мнъ, такъ воздушно; Весь Божій міръ здъсь вижу я, И славитъ Бога пъснь моя».

В. Жуковскій.

## Утро года.

Въ воздухъ почувствовалось первое дыханіе весны... Для человъка, любящаго природу и интересующагося ею, начинается чудное, лучшее въ году время, когда можно слъдить за пробужденіемъ природы. Первая муха на заборъ, первый рой комаровъ, танцующихъ въ воздухъ, первая пъсня жаворонка, допесшаяся до слуха съ лазурной высоты — какъ все это ралуетъ, и какъ хочется подълиться съ другими этой радостью!.. И хотя каждый годъ все это повторяется въ одномъ и томъже порядкъ и, почти, въ одно и то же время, однако никому никогда не надоъдаетъ; даже, напротивъ, съ годами все какъ-то больше и больше цънится это «утро года»...

Первая зеленая травка, первые цвъты!

Зеленое царство просыпается и шлеть намъ свои первые, хотя и скромные на видь, дары. Не знаю, какъ для другихъ, а для меня крошечный букетикъ изъ ияти-шести голубыхъ перелъсокъ, найденныхъ въ лъсу въ началъ апръля и поставленныхъ въ рюмкъ съ водой на письменномъ столъ, дороже всякаго, даже самаго роскошнаго садоваго букета въ іюлъмъсяцъ...

П. Кайгородовъ.

#### Весна.

Еще лежить, бълъясь средь полей, Послъдній снъгь и постепенно таеть. И въ полдень яркій солнце вызываеть Понъжиться въ теплъ своихъ лучей. Весною пахнеть. Тъло льнь объемлеть, И голова и кружится и дремлеть. Люблю я этоть переходь: живешь, Какъ наканунъ праздника, и ждешь, Какъ колоколь пробудить гуль далекій, Народъ пойдеть по улицъ широкой, И будеть радость общая и крикъ, И пъсни не умолкнутъ ни на мигъ. И жду я праздника: воть снъть сольется, Проглянеть травка нъжнымъ стебелькомъ, И ласточка, щебеча, пронесется Въ гнездо, свитое надъ моимъ окномъ Давнымъ-давно... Я птичку каждый годъ Встрвчаю; спрашиваю: гдв летала? Кто любовался ей? какой нароль? Не въ странъ ль прекрасной побывала, Гдъ небо ясно, въчная весна, Гдъ море плещеть, искрясь и синъя, И лавровъ гордыхъ тянется аллея? Лалекая волшебная страна!... И жду я праздника. На въткъ гибкой Листь задрожить, и будеть шумень лёсь, Запахнеть ландышь у корней древесь; И будеть утро съ свътлою улыбкой Вставать прохладно, будеть жарокъ день И ясенъ вечеръ, и ночная твнь Когда наляжеть, будеть мёсяць темный; Надъ озеромъ прозрачный паръ взойдетъ, И соловей до утра пропость.

### Чародъйка-весна.

Гдѣ идетъ по землѣ чародѣйка-весна,
Тамъ луга зеленѣютъ пушистые;
Гдѣ роняетъ на землю улыбки она, —
Расцвѣтаютъ фіалки душистыя.
А съ лазурнаго неба веселымъ лучомъ
Нѣжно грѣетъ ихъ солнышко ясное.
Оттого все поетъ и ликуетъ кругомъ
Въ эти дни лучезарно прекрасные.

В. Смирновъ.

## Вербное воскресенье.

Вотъ и пролетѣло шесть недѣль поста! Вчера нашу школу распустили. Когда я пришелъ домой, отецъ спросилъ меня: «Когда воскресенье бываетъ въ субботу?» Я не зналъ; а выходитъ, что на Вербной недѣлѣ въ субботу празднуется воскресеніе Лазаря.

Сегодня всё наши, кромё дётей, ходили очень рано къ заутренё. Когда мамаша и бабушка воротились домой съ вербами, то нашли насъ еще въ постеляхъ; стали насъ, шутя, вербами бить и приговаривать: «Не я бью, верба бьеть — вставайте, дёти, и будьте здоровы!»

Вскочили мы, а у насъ, у каждаго, за кроваткой заткнуто по вербочкъ съ румянымъ восковымъ херувимчикомъ! Херувимчики были похожи на Надю — такіе же толстушки!

Но воть что хорошо! На вербочкахъ уже есть пушистые барашки, а сегодня у насъ выставили первую раму!

К. Ушинскій.

#### На волю.

Вербный торгь быль въ полномъ разгарѣ. Лучи солнца освѣщали неструю толну гулявшихъ. Тутъ и тамъ, въ разныхъ концахъ, слышались выстрѣлы изъ дѣтскихъ пистолетовъ, пискъ, крикъ, кудахтанье, и высоко надъ головами, словно готовясь каждую минуту улетѣть въ небо, плавно колыхались гроздья воздушныхъ шаровъ.

Кръпко сжимая въ кулакъ гривенникъ, Яша неудержимо стремился къ тому мъсту, гдъ расположились торговцы птицами. стремился къ тому мъсту, гдъ расположились торговцы птицами. Ловко прошмыгнувъ подъ локтями прогуливавшейся публики, мальчикъ направился къ замѣченному имъ издали старику въ кацавейкъ и картузъ, огромный сизый носъ котораго выдълялся изъ цълой массы носовъ и виденъ былъ уже издали. Очутившись подлъ старика, Яша глазами сталъ искатъ своего пухляка и нашелъ его въ прежней клѣткъ, попрежнему

грустно сидъвшимъ на жердочкъ.

- Дяденька, а дяденька! заговориль мальчикъ, притрогиваясь къ рукаву кацавейки. Дяденька, что стоитъ птичка? Какая тебъ птичка? сердито повель на него глазами старикъ. Дороги птички! Тебъ не по карману! Ишь ты!.. Постръль!..
  - А воть эта, сфренькая... пухлякъ. Пухлякъ?

Старикъ презрительно скосилъ глаза на съренькую итичку и мозолистыми пальцами освободилъ клътку изъ груды другихъ
— Вотъ, вотъ, этотъ самый! — воскликнулъ мальчикъ.
— Эта птичка дешева! Что же съ тебя?.. Давай двугри-

- венный
  - Дяденька, у меня двугривеннаго нъть.
  - Нътъ, такъ нечего зря лъзть! Проваливай.
- Дяденька, я ее выпустить хочу. Выпустить. Ишь ты!.. Ну, коли на выпускъ, давай иятиалтынный! Птичка хорошая, ръзвая! — сказаль старикь, потряхивая клёткой и заставляя пухляка дёлать невозможные прыжки.
- У меня только гривенникъ, дяденька! —плаксивымъ тономъ сказалъ Яша.
- Гривенникъ не велики деньги! Ну, да ужъ Богъ съ тобой! Бери птицу!

Сердце мальчика забилось отъ радости, когда старикъ засунулъ руку въ клѣтку и, поймавъ пухляка, передалъ его въ дрожавшія Яшины руки. Птичка была такъ мала и такъ худа, что мальчикъ каждую минуту боялся ее раздавить. Съ осторожностью пронеся ее нёсколько шаговь, Яша раскрыль ладонь, давая возможность пухляку вспорхнуть и улетъть. Но не тутъто было! Птичка и не думала улетать. Она преспокойно сидъла на ладони, отогръваясь ея тепломъ. Мальчикъ сдълаль:

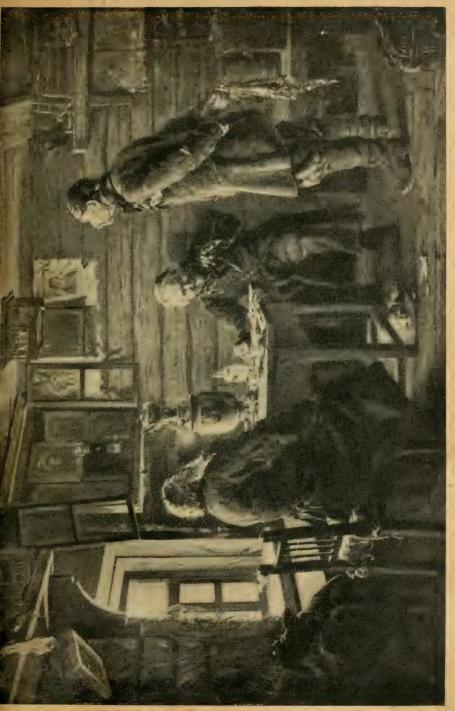

«шши», — птичка повернула головку, посмотрела на него и осталась сильть.

Что было дёлать? Помня порученіе отнести записку на Петербургскую сторону, мальчикъ прикрылъ ладонь руки, на которой сидёла птичка, другою ладонью и, свернувъ на Садовую, пошелъ по направленію къ Инженерному замку. Пухлякъ сидёлъ не шевелясь. По временамъ Яша осторожно приподымаль ладонь, желая удостовъриться, жива ли птичка, и каждый разъ видёль, что пухлякъ сидить себё, какъ ни въ чемъ не бывало.

«Бъдный, онъ озябъ, — думалъ мальчикъ. — Вотъ отогръется на рукѣ и полетить».

Миновавъ Троицкій мостъ и разспросивъ городового, куда итти, Яша направился черезъ Александровскій паркъ. Сиъга нигдъ не было. Теплый вътерокъ мягко шелестилъ гибкими сучьями деревьевъ, на которыхъ готовились развернуться раз-бухшія почки. По лужайкамъ, кое-гдѣ на пригрѣвѣ, сквозь сухую прошлогоднюю траву пробивалась новая, зеленая, среди которой уже кудрявилась кропива.

Яша присъдъ отдохнуть на скамейку. Кругомъ не было ни души, только въ отдаленіи мелькали немногіе прохожіе. Солнце ласково гръло спину мальчика. Онъ вспомниль о деревиъ, объ отцовскомъ домъ, и ему стало грустно. Вотъ бы теперь увхать туда! Какъ тамъ хорошо, привольно! Поди-ка уже пахать начали, огороды раздълывать. А мальчишки, поди-ка, по цълымъ днямъ на ръкъ рыбу ловять. Въ полую воду много рыбы, только поспъвай вытаскивать! И скворцы, поди, прилетъли, хлопочутъ, гивзла выють.

Какая-то птичка чирикнула надъ головою Яши въ вътвяхъ старой липы, и мальчикъ почувствовалъ, что пухлякъ зашевелился на его ладони.

«Воть тенерь попробовать выпустить!» подумаль Яша и раскрыль ладонь.

лъ ладонь. Съренькая итичка съ удивленіемъ озиралась вокругъ и вдругъ чирикиула въ отвътъ той, которая сидъла на липъ. За-тъмъ пухлякъ отряхнулся, вытянулъ маленькую головку и со-вершенно неожиданно спорхнуль съ руки на ближайшую вътку. Яша подняль голову и следиль съ замираніемъ сердца. Серенькая птичка, перепрыгивая съ вътки на вътку, поднималась все выше и выше, и все громче и громче становилось ея чири-

канье, словно она благодарила мальчика за дарованиую ей своболу. Солнечный лучь пронизаль густые сучья дерева, откудато прилетель теплый вётерокь, пахнуль въ лицо Яши, и мальчикъ увидълъ, какъ съренькая итичка, достигнувъ верхушки дерева, взмахнула своими маленькими крылышками и потонула въ голубоватой дали неба.

Яща съ восторгомъ и грустью смотрель ей вследь.

— На волю! Улетъла на волю!--шепталъ онъ, и ему казалось, что все вокругь него шептало это чудное слово: ча волю!..»

Шептались между собою гибкія вътви деревьевъ и кустарниковъ, шептала ранняя травка, тоже вырвавшаяся на волю изъ-подъ зимней ледяной коры, чирикали объ этомъ же итицы, и даже маленькія бълыя облачка, весело догонявшія другь дружку въ голубомъ безграничномъ небъ, казалось, весело шептали тому, кто смотрёль на нихъ:

— За нами, за нами, на волю!

К. Баранцевичъ

### Вчера я отворилъ темницу.

Вчера я отвориль темницу Воздушной плънницы моей... Я рощамъ возвратилъ пъвицу, Я возвратиль свободу ей.

Она исчезла, утопая Въ сіяньи голубого дня, И такъ запъла, улетая, Какъ бы молилась за меня.

Ө. Туманскій.

## Въ чужбинъ свято соблюдаю.

Въ чужбинъ свято соблюдаю Родной обычай старины: На волю птичку выпускаю При свътломъ праздникъ весны. Я могъ свободу даровать?

Я сталь доступень утвшенью... За что на Бога мив роптать, Когда хоть одному творенью

А. Пушкинг.

#### Легенда.

Быль у Христа-младенца садъ, И много розъ взрастиль Онъ въ немъ; Онъ трижды въ день ихъ поливалъ, Чтобъ сплесть вънокъ Себъ потомъ.

Когда же розы расцвѣли, Дѣтей еврейскихъ созвалъ Онъ; Они сорвали по цвѣтку, И садъ былъ весь опустошенъ.

«Какъ Ты сплетешь теперь вѣнокъ? Въ Твоемъ саду нѣтъ больше розъ!» — «Вы позабыли, что шипы остались мнъ», сказалъ Христосъ.

И изъ шиповъ они сплели Вънокъ колючій для Него, И капли крови, вмъсто розъ, Чело украсили Его.

А. Плещеевъ.

#### Спаситель.

Любовью къ ближнимъ пламенъя, Наролъ смиренью Онъ училъ; Онъ всъ законы Моисея Любви закону подчинилъ. Не терпить гивва Онъ ни мщенья, Онъ проповъдуетъ прощенье, Велить за зло платить добромъ; Есть неземная сила въ Немъ: Слѣпымъ Онъ возвращаетъ зрѣнье, Ларить и крипость и движенье Тому, кто быль и слабъ и хромъ. Ему признанія не надо: Сердецъ мышленье отперто; Его пытующаго взгляда Еще не выдержаль никто. Цёля недугь, врачуя муку, Вездъ спасителемъ Онъ былъ, И всёмъ простеръ благую руку, И никого не осудилъ. То, видно, Богомъ мужъ избранный. Онъ тамъ, по онполъ Іордана, Ходиль, какъ посланный небесъ; Онъ много тамъ свершилъ чудесъ;



христосъ.

И. Н. Крамской.

Теперь пришелъ Онъ, благодушный, На эту сторону ръки; Толпой прилежной и послушной За Нимъ идутъ ученики.

A. To.icmoii.

## Въ Геосиманскомъ саду.

Темнъетъ... всюду тишина... Воть ночи вспыхнули свътила-И ярко полная луна Садъ Геосиманскій озарида. Въ травъ, подъ вътвями одивъ, Сыны Божественнаго Слова, Ерусалима шумъ забывъ, Спять три апостола Христовы. Ихъ сонъ спокоенъ и глубокъ; Но тяжело спаль мірь суровый Въковъ наслъдственный порокъ Его замкнуль въ свои оковы; Проклятье праотцевъ на немъ Пятномъ безславія лежало И, съ каждымъ въкомъ, новымъ зломъ Его, какъ язва, поражало... Но часъ свободы наступалъ-И, чуждый общему позору, Посланникъ Бога въ эту нору Судьбу всемірную рѣшаль. За слово истины высокой Голговскій кресть предвидёль Онь И, чувствомъ скорби возмущенъ, Отпу молился одиноко...

Молитву кончивъ, скорби полный, Къ ученикамъ Онъ подошелъ

И, увидавъ ихъ сонъ спокойный, Сказалъ имъ: «Встаньте, часъ пришелъ; Оставьте сонъ свой и молитесь, Чтобъ въ искушенье вамъ не впасть; Тогда вы въ въръ укръпитесь И съ върой встрътите нацасть». Сказалъ—и тихо удалился Туда, гдв прежде плакалъ Онъ. И, той же скорбью возмущенъ, На землю палъ Онъ и молился...

И взоръ въ тоскъ невыразимой Съ небесъ на землю Онъ низвелъ, И снова, скорбію томимый, Къ ученикамъ Онъ подошелъ. Но ихъ смежившіяся очи Невольный сонъ отягошаль: Великой тайны этой ночи Ихъ бъдный умъ не постигалъ. И сталь Онъ молча, полный муки, Чело высокое склониль, И на груди святыя руки Въ изнеможении сложилъ. Что думаль Онъ въ минуты эти, Какъ человъкъ и Божій Сынъ. Подъявшій грахъ тысячельтій, — То зналъ Отепъ Его одинъ. Но ни одна душа людская Не испытала никогда Той боли тягостной, какая Въ его груди была тогда... И воть опять Онъ удалился Подъ свнь смоковницъ и оливъ, И тамъ, колъна преклонивъ, Опять Онъ плакалъ и молился...

Спокойно въ выси голубой Свътиль блистали миріады, И полонъ сладостной прохлады Быль чистый воздухъ. Надъ землей, Поднявшись тихо, небожитель Летъль къ надзвъзднымъ высотамъ; Межъ тъмъ всемірный Искупитель Опять пришелъ къ ученикамъ. И въ это чудное мгновенье Какъ былъ Онъ истинно великъ, Какимъ огнемъ одушевленья Горълъ Его прекрасный ликъ!

Какъ ярко отражали очи Всю волю твердую Его, Какъ радостно свътила ночи Съ высотъ глядъли на Него!

Ученики, какъ прежде, спали; И вновь Спаситель имъ сказалъ: «Вставайте! близокъ день печали, И часъ предательства насталъ»... И звукъ мечей остроконечныхъ Садъ Геосиманскій пробудилъ, И отблескъ факеловъ зловѣщихъ Лицо Іуды освѣтилъ.

И. Никитинъ.

## На Страстной недълъ.

— Иди, уже звонять. Да смотри, не шали въ церкви, а то Богь накажеть.

Мать суеть мнв на расходы нвсколько мвдныхъ монеть и тотчась же, забывъ про меня, бъжить съ остывшимъ утюгомъ въ кухню. Я отлично знаю, что послъ исповъди мнъ не дадуть ни всть ни пить, а потому, прежде чёмь выйти изъ дому, насильно събдаю краюху бълаго хлъба, выпиваю два стакана воды. На улицъ совсъмъ весна. Мостовыя покрыты бурымъ мёсивомъ, на когоромъ уже начинаютъ обозначаться будущія тропинки; крыши и тротуары сухи; подъ заборами з сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нъжная молодая зелень. Въ канавахъ, весело журча и пѣнясь, оъжить грязная вода, въ которой не брезгають купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скордупа подсолнуховъ быстро несутся по водь, кружатся и цыпляются за грязную пыну. Куда, куда плывуть эти щепочки? Очень возможно, что изъ канавы понадуть онт въ ръку, изъ ръки въ море, изъ моря въ океанъ... Я хочу вообразить себъ этотъ длинный, страшный путь, но моя фантазія обрывается, не дойдя до моря.

Проважаетъ извозчикъ. Онъ чмокаетъ, дергаетъ вожжи и пе видитъ, что на задкъ его пролетки повисли два уличныхъ мальчика. Я хочу присоединиться къ нимъ, по вспоминаю про исповъдь, и мальчишки начинаютъ казаться мнъ величайшими грътниками.

Церковная паперть суха и залита солнечнымъ свѣтомъ. На ней ни души. Нерѣшительно я открываю дверь и вхожу въ церковь. Тутъ, въ сумеркахъ, которыя кажутся мнѣ густыми и мрачными, какъ никогда, мною овладѣваетъ сознаніе грѣховности и ничтожества. Прежде всего бросаются въ глаза большое распятіе и по сторонамъ его Божія Матерь и Іоаннъ Богословъ. Паникадила и ставники одѣты въ черные, траурные чехлы, лампадки мерцаютъ тускло и робко, солнце какъ будто умышленно минуетъ церковныя окна. Богородица и любимый ученикъ Інсуса Христа, изображенные въ профиль, молча глядятъ на невыносимыя страданія и не замѣчаютъ моего присутствія; я чувствую, что для нихъ я чужой, лишній, незамѣтный, что не могу помочь имъ ни словомъ ни дѣломъ. что я отвратительный, безчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всѣхъ людей, какихъ только я знаю, и всѣ они представляются мнѣ мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковныя сумерки дѣлаются гуще и мрачнѣе, и Матерь Божія съ Іоанномъ Богословомъ кажутся мнѣ одинокими.

За свъчнымъ шкапомъ стоитъ Прокофій Игнатыччь, старый отставной солдать, помощникъ церковнаго старосты. Поднявъ брови и поглаживая бороду, онъ объясняетъ полушопотомъ какой-то старухъ:

— Утреня будеть сегодня съ вечера, сейчасъ же послѣ вечерни. А завтра къ часамъ ударять въ восьмомъ часу. Поняла? Въ восьмомъ.

А между двухъ широкихъ колоннъ направо, тамъ, гдѣ начинается придѣлъ Варвары великомученицы, возлѣ ширмы. ожидая очереди, стоятъ исповѣдники...

Впереди стоитъ роскошно одътая, красивая дама въ шляпъ съ бълымъ перомъ. Она замътно волнуется, напряженно ждетъ. и одна щека у нея отъ волненія лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минуть, десять...

Дама вздрагиваетъ и идетъ за ширмы. Ея очетедь.

Въ щелку между двумя половинками ширмы видно, как ь дама подходить къ аналою и дълаетъ земной поклонь, затъмъ поднимается и, не глядя на священника, въ ожидачіи поникаетъ головой. Священникъ стоитъ спиной къ ширмамъ, а потому я вижу только его съдые, кудрявые волосы, цъпочку

отъ наперснаго креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнувъ и не глядя на даму, онъ начинаетъ говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шопотъ. Дама слушаетъ покорно, какъ виноватая, покорно отвъчаетъ и глядитъ въ землю. «Чъмъ она гръшна? — думаю я, благоговъйно посматривая на ея кроткое, красивое лицо. — Боже, прости ей гръхи! Пошли ей счастье!»

Но воть священникъ покрываеть ея голову епитрахилью.

— И азъ недостойный iepeй... — слышится его голосъ, — властію Его, мнѣ данною, прощаю и разрѣшаю тя отъ веѣхъ грѣховъ твоихъ...

Дама дълаетъ поклонъ, цълуетъ крестъ и идетъ назадъ. Уже объ ея щеки румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива, — думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившаго ей гръхи. — Но какъ долженъ быть счастливъ человъкъ, которому дано право прощать!»

Теперь ужъ и я двигаюсь за ширмы. Подъ ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу къ аналою, который выше меня. На мгновеніе у меня въ глазахъ мелькаетъ утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукавъ съ голубой подкладкой, крестъ и край аналоя. Я чувствую близкое сосъдство священника, запахъ его рясы, слышу строгій голосъ, и моя щека, обращенная къ нему, начинаетъ горъть. Многаго отъ волненія я не слышу, но на вопросы отвъчаю искренно, не своимъ, какимъ-то страннымъ голосомъ, вспоминаю одинокихъ Богородицу и Іоанна Богослова, распятіе, свою мать, и мнъ хочется плакать, просить прощенія.

— Тебя какъ зовутъ? — спрашиваетъ священникъ, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

Какъ теперь легко, какъ радостно на душъ!

Грёховъ уже нётъ, я святъ, я имёю право итти въ рай! Мнё кажется, что отъ меня уже пахнетъ такъ же, какъ отъ рясы, я иду изъ-за ширмъ къ дъякону заипсываться и июхаю свои рукава. Церковныя сумерки уже не кажутся мнё мрачными.

- Какъ тебя зовуть? спрашиваеть дьяконъ.
- ведя.
- А по отчеству?
- Не знаю.

Какъ зовутъ твоего напашу?

- Иванъ Петровичъ.
- Фамилія?
- Я молчу.
- -- Сколько тебъ лъть?
- Девятый годь.

Придя домой, я, чтобы не видать, какъ ужинаютъ, поскоръе ложусь въ постель и, закрывши глаза, мечтаю о томъ, какъ хорошо было бы претерпъть мученія отъ какого-нибудь Прода или Діоскора, жить въ пустынъ и, подобно старцу Серафиму, кормить медвъдей, жить въ кельъ и питаться одной просфорой, раздать имущество бъднымъ, итти въ Кіевъ. Миъ слышится, какъ въ столовой накрываютъ на столъ — это собираются ужинать; будуть ъсть винегретъ, пирожки съ капустой и жаренаго судака. Какъ миъ хочется ъсть! Я согласенъ терпъть всякія мученія, жить въ пустынъ безъ матери, кормить медвъдей изъ собственныхъ рукъ, но только сначала съъсть бы хоть одинъ пирожокъ съ капустой!

— Боже, очисти меня грёшнаго,— молюсь я, укрываясь съ головой.—Ангелъ-хранитель, защити меня отъ нечистаго духа.

На другой день, въ четвергъ, я просыпаюсь съ душой ясной и чистой, какъ хорошій весенній день. Въ церковь я иду весело, смъло, чувствуя, что я причастникъ, что на мнъ роскошная и дорогая рубаха, сшитая изъ шелковаго платья, оставшагося послъ бабушки. Въ церкви все дышитъ радостью, счастьемъ и весной; лица Богородицы и Іоанна Богослова не такъ печальны, какъ вчера, лица причастниковъ озарены надеждой, и кажется, все прошлое предано забвенію, все прощено...

А. Чеховъ.

# Наканунъ Свътлаго праздника.

Я вхаль къ Ростову
Высокимъ холмомъ;
Лъсокъ малорослый
Тянулся на немъ:
Береза, осина,
Да ель, да сосна;
А слъва — долина
акъ скатерть ровна.

Пестрёль деревнями,
Дорогами доль,
Онъ все понижался
И къ озеру шель.
Ни озера, дёти,
Забыть не могу
Ни церкви на самомъ
Его берегу:

Тутъ чудо-картину Я видълъ тогда! Ее вспоминаю Охотно всегда...

Начну по порядку. Я вхаль весной, Вы Страстную субботу, Предъ самой Святой. Домой поспѣшая Съ тяжелыхъ работь, Съ утра мив встрвчался Рабочій народь; Скучая смертельно, Рѣшаль я вопросъ: Кто плотникъ, кто слесарь, Маляръ, водовозъ? Нетрудное дъло! Пдуть кузнецы — Кто ихъ не узнаетъ? Они — молодцы И пъть и ругаться, Да — день не такой! Идетъ кривоногой Гуляка-портной: Въ одномъ сюртучишкъ, Фуражка, какъ блинъ, --Гармонія, трубка, Утюгь и аршинъ! Смотрите красилыщикъ! Узнаешь сейчасъ: Ност выпачканъ охрой И сурикомъ глазъ; Онъ кисти и краски Несеть за плечомъ, И словно ландкарта Передникъ на немъ. Воть пильщики: сайку Угрюмо жують

И, словно солдаты, Вев въ ногу идуть, А пилы стальныя У добрыхъ ребять, Какъ рыбы живый, На плечахъ дрожатъ! Я добраго всёмъ имъ Желаю пути; Въ родныя деревни Скорве прійти, Омыть съ себя копоть И поть трудовой И встрвтить Святую Съ веселой душой...

Стемнъло. Болтая Съ моимъ ямщикомъ, Я вхаль все твмъ же Высокимь холмомъ, Взглянулъ на долину, Что къ озеру шла, И вижу — долина Моя ожила: На каждой тропинкъ, Ведущей къ селу, Толпы появились; Вечернюю мглу Огни озарили: Куда-то идеть Съ пучками горящей Соломы народъ. Куда? Я подумать 0 томъ не успълъ, Какъ колоколъ громко Отвътъ прогудълъ! У озера: ярко Горъли костры, — Туда направлялись, Нарядны, пестры,

При свътъ горящей Соломы, — толны... У Божьяго храма Сходились тропы, — Народная масса Сдвигалась, росла. Чудесная, дъти, Картина была!..

Н. Некрасовъ.

#### Пасхальная ночь.

Скажите мив, отчего въ эту почь воздухъ всегда такъ тепелъ и тихъ, отчего въ небъ горятъ милліоны звъздъ, отчего природа одъвается радостью, отчего сердце у меня словно саднитъ отъ полноты нахлынувшаго вдругъ веселія, отчего кровь приливаетъ къ горлу, и я чувствую, что меня какъ будто уноситъ какою-то невидимой волной?

«Христосъ воскресъ!» звучатъ колокола, вдругъ загудѣвшіе во всѣхъ углахъ города.

«Христосъ воскресъ!» журчать ручьи, бѣгущіе съ горъ въ овраги.

«Христосъ воскресъ!» говорять шпили церквей, внегапно одѣвшіеся огнями.

«Христосъ воскресъ!» привътливо шепчуть въчные огни, горящіе въ глубокомъ темномъ небъ.

«Христосъ воскресъ!» откликается мнѣ давно минувшее мое прошлое.

Я еще вчера явственно слышаль, какъ жаворонокъ, только еще прилетъвшій съ юга, бойко и сладко пропъль мнъ эту славную въсть, отъ которой сердце мое билось всегда какою-то чуткой надеждой.

И я тоже съ какимъ-то особеннымъ, давно непривычнымъ мит чувствомъ радости, выслушалъ утреню и вышелъ изъ церкви, вынося съ собой безотчетное и свътлое чувство дружелюбія, милосердія и снисхожденія. Обнимемъ же другъ друга и встмъ существомъ своимъ возгласимъ: «Други! братья! воскресъ Христосъ!»

М. Салтыковъ.

### Свътлое Воскресеніе.

Я ръшился не спать въ эту ночь; но когда стемнъло. братья и сестры заснули, то и я, сидя въ креслахъ, задремалъ, коть и зналъ, что въ залъ накрывали большой столъ чистою скатертью и разставляли пасхи, куличи, крашенки и многомного хорошихъ вещей.

Ровно въ полночь ударили въ соборѣ въ большой колоколъ; въ другихъ церквахъ отвѣтили, и звонъ разлился по всему городу. На улицахъ послышалась ѣзда экипажей и людской говоръ. Сонъ мигомъ соскочилъ съ меня, и мы всѣ отправились въ церковь.

На улицахъ темно; но церковь наша горитъ тысячами огней и внутри и снаружи. Народу валитъ столько, что мы едва протъснились. Мамаша не пустила меня съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви. Но какъ обрадовался я, когда, наконецъ, за стеклянными дверьми священники появились въ блестящихъ ризахъ и запъли: «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ!» Вотъ уже именно изъ праздниковъ праздникъ!

Послъ ранней объдни пошли святить пасхи, и чего только не было наставлено вокругъ церкви!

Мы воротились домой, когда уже разсвѣтало. Я похристосовался съ нашей нянею: она, бѣдняжка, больна и въ церковь не ходила. Потомъ всѣ стали разговляться, но меня одолѣлъ сонъ.

Когда я проснулся, яркое солнышко свътило съ неба, и повсему городу гудъли колокола.

К. Ушинскій.

# Христосъ воскресъ.

Повсюду благовъсть гудить, Изъ всъхъ церквей народъ валить: Заря глядить уже съ небесъ... Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ!

Съ полей ужъ снять покровъ снѣговъ, И рѣки рвутся изъ оковъ, И зеленѣетъ ближній лѣсъ... Христосъ воскресъ!

Воть просыпается земля, И одъваются поля... Весна идеть, полна чудесь! Христось воскресь! Христось воскресь!

А. Майковъ.



Рыболовъ.

А. В. Моравовъ.

# Подъ напъвъ молитвъ пасхальныхъ.

Подъ напъвъ молитвъ пасхальныхъ И подъ звонъ колоколовъ, Къ намъ летитъ весна изъ дальнихъ, Изъ полуденныхъ краевъ.

Въ зеленъющемъ уборъ Млеютъ темные лѣса, Небо блещеть, точно море, Море — точно небеса.

Сосны въ бархатъ зеленомъ, И душистая смола По чешуйчатымъ колоннамъ Янтарями потекла.

> . И въ саду у насъ сегодня Я замътиль, какъ тайкомъ Похристосовался ландышъ Съ бълокрылымъ мотылькомъ.

> > К. Фофановъ.

## Ласточка.

Когда настанеть вечерь ясный, Люблю на берегу пруда Смотръть, какъ гаснеть день прекрасный И загорается звъзда; Какъ ласточка, неуловимо По лону волнъ скользя крыломъ, Несется быстро-быстро мимо И исчезаетъ... Смутнымъ сномъ Тогда душа полна бываеть: Ей какъ-то грустно и легко. Воспоминанье увлекаеть Ее куда-то далеко...

Н. Огаревъ.

# Уженіе рыбы.

Тепло на солнышкъ. Весна Береть свои права. Въ ръкъ мъстами глубь ясна, Шалунья-рыбка, вижу я, На дий видна трава, —

Чиста холодная струя; Слъжу за поплавкомъ... Пграеть съ червякомъ;



Голубоватая спина, Сама какъ серебро, Глаза — бурмитскихъ два зерна, Но воть опять лукавый глазъ Багряное перо... Идеть, не дрогнеть подъ водой.. Постой: авось, на этоть разъ Пора! Червякъ во рту...

Увы! Блестяшей полосой Юркнула въ темноту. Сверкнулъ невдалекъ. Повиснешь на крючкъ!

A. Demz.

# Пѣсня пахаря.

Ну, тащися, сивка, Пашней-десятиной, Выбълимь жельзо О сырую землю.

Красавица-зорька Въ небъ загорълась; Изъ большого лѣса Солнышко выходить...

Весело на пашив! Ну, тащися, сивка! Я самъ-другъ съ тобою, Слуга и хозяинъ.

Весело я лажу Борону и соху, Тельгу готовлю, Зерна насыпаю.

Весело гляжу я На гумно, на скирды, Молочу и вѣю... Ну, тащися, сивка! Пашенку мы рано Съ сивкою распашемъ, Зернышку сготовимъ Колыбель святую.

Его вспоить, вскормить Мать-земля-сырая; Выйдеть въ полъ травка... Ну, тащися, сивка! Выйдеть въ полѣ травка, Вырастеть и колосъ, Станетъ спъть, рядиться Въ золотыя ткани.

Заблестить нашъ серпъ здёсь, Зазвенять здёсь косы... Сладокъ будетъ отдыхъ На снопахъ тяжелыхъ!

Ну, тащися, сивка! Накормлю досыта, Напою водою, Водой ключевою.

Съ тихою молитвой Я вспату, постю. Уроди мнъ, Боже, Хлѣбъ, мое богатство!

А. Кольцовъ.

# Собака и лошадь.

У одного крестьянина служа, Собака съ лошадью считаться какъ-то стали. «Воть, -- говорить Барбось. -- большая госпожа! По миж хоть бы совстмъ съ двора согнали.

Велика вещь возить или пахать!
Объ удальствъ твоемъ другого не слыхать,
И можно ли тебъ равняться въ чемъ со мною?
Ни днемъ ни ночью я не въдаю покою:
Днемъ стадо подъ моимъ надзоромъ на лугу,

А ночью домь я стерегу».

— «Конечно, — лошадь отвёчала, —
Твоя правдива рёчь;
Однакоже, когда бъ я не пахала,
То нечего бъ тебё злёсь было и стеречь.

И. Крыловъ.

### Старикъ и трое молодыхъ.

Старикъ садить сбирался деревцо.

«Ужъ пусть бы строиться; да какъ садить въ тѣ лѣта.

Когда ужъ смотришь вонъ изъ свѣта!»

Такъ, старику смѣясь въ лицо,

Три взрослыхъ юноши сосѣднихъ разсуждали.

«Чтобъ плодъ тебѣ твои труды желанный дали,

То надобно, чтобъ ты два вѣка жилъ. Неужли будешь ты второй Маюусаилъ?

Оставь, старинушка, свои работы:
Тебъ ли затъвать столь дальніе расчеты?
Едва ли для тебя текущій върень чась.
Такіе замыслы простительны для нась:
Мы молоды, цвътемь и кръпостью и силой,
А старику пора знакомиться съ могилой».
—— «Друзья, — смиренно имь отвътствуеть старикъ, —

Издътства я къ трудамъ привыкъ; А если отъ того, что дълать начинаю, Не мнъ лишь одному я пользы ожидаю, То, признаюсь,

За трудь такой еще охотнъе берусь. Кто добръ, не все лишь для себя трудится».

И. Крыловъ.

# Похороны.

Слышишь — въ селъ, за ръкою зеркальной, Глухо разносится звонъ погребальный Въ сонномъ затишьи полей; Грозно и мърно, ударъ за ударомъ,
Тонетъ въ дали, озаренной пожаромъ
Алыхъ вечернихъ лучей...
Слышишь—звучитъ похоронное пънье:
Это апостолъ труда и терпънъя—
Честный рабочій почилъ...
Долго онъ шелъ трудовою дорогой,
Долго родимую землю съ тревогой
Потомъ и кровью поилъ.
Жегъ его полдень горячимъ сіяньемъ,
Вътеръ знобилъ леденящимъ дыханьемъ,
Туча мочила дождемъ...
Вьюгой избенку его заметало,
Градомъ на нивахъ его побивало
Колосъ, взрощенный трудомъ.

Колосъ, взрощенный трудомъ. Много онъ вынесъ могучей душою, Съ дътства привыкшей бороться съ судьбою.

Пусть же, зарытый землей, Онъ отдохнеть оть заботь и волненья— Этоть апостоль труда и терпънья Нашей отчизны родной.

С. Надсонъ.

### Сельское кладбище,

Любдю я наши сельскія кладбища за ихъ простоту, въ которой такъ много смысла, за ихъ покой, въ которомъ такъ много чувства... Какъ хорошо, кажется, лежать вонъ подъ тъмъ зеленымъ холмикомъ, отдыхая послѣ жизни! Кругомъ тебя лежать простые труженики, вся жизнь которыхъ была лишь однимъ сплошнымъ тяжелымъ трудомъ, --жизнь, въ которой ръдкія радости отравлялись гнетущей заботой о завтрашнемъ див, въ которой трудовой потъ мвшался часто со слезами отчаянія. Надъ тобою небо голубое, чистое раскинулось съ хороводами звёздь, съ веселымъ солнцемъ за кудрявыми облаками. Лътомъ цвъты зацвътутъ на могилъ, загудятъ пчелы; осенью, когда въ прохладномъ, прозрачномъ воздухъ потянутся нитн блестящей паутины, журавли изъ глубины неба прокричать тебъ свое грустное прости; зимою выога будеть распъвать свои дикія пъсни, а потомъ опять весна, жизнь, веселье, опять рожь на родимой нивъ зашумить надъ тобой, и засверкають вдали

зарницы, объщая хорошій урожай. Изръдка донесется до тебя грустное, тоскливое «со святыми упокой», а иногда чистая слеза неподдъльнаго горя, сверкая, какъ брильянть, уйдеть въ глубь сырой земли, прячась оть нескромнаго людского взора. Нъть тутъ великолъпныхъ тяжелыхъ памятниковъ, нътъ праздной толпы, нъть надутыхъ и глупыхъ ръчей, лишь порой принесуть сюда новаго труженика, отбывшаго тяжелую повинность жизни, на въчный покой, или рыжій теленокъ, отбившись отъ стада, зайдетъ пощинать свъжей травки на твоей могилъ...

Все туть и просто, и ясно, и грустно. Ив. Наживинъ.

### Весенній дождь въ деревнъ.

Яростный ударъ грома прокатился надъ деревней, прокатился во второй и третій разъ. Крупныя капли запрыгали на пыльной дорогъ, и вскоръ дождь полилъ, какъ изъ ведра.

«Создай, Господи, тихую воду и теплую росу!» говорили послѣ каждаго громового удара крестьяне, крестясь на небо. Со всѣхъ сторонъ, сквозь густое покрывало дождя, мелькали руки, которыя подымались и творили крестное знаменіе; многіе выходили даже на середину улицы заглянуть, надолго ли обложило небо. Завалинки и подворотни наполнялись мужиками, бабами, ребятами; даже дряхлыя старушки-бабушки, много дней не сходившія съ печи, и тѣ показались въ толпѣ съ грудными внучками на рукахъ. Посреди шума и хлестанья ливня слышались отовсюду радостныя восклицанія; мальчишки и дѣвчонки бѣгали по лужамъ, хлопая въ ладоши и припѣвая съ крикомъ и визгомъ:

Дождь, дождь, На бабину рожь, На дъдову пшеницу, На дъвкинъ ленъ Поливай ведромъ!..

Ночь уже окинула непроницаемою пеленою деревню: уже давнымъ-давно наступило время отдыха; улицы и завалинки давно были пусты; но долго еще изъ крошечныхъ оконъ избушекъ дѣды высовывали на дождикъ костлявыя руки и сѣдыя головы, и долго изъ конца въ конецъ раздавались посреди смолкавшаго ливня восклицанія: «Создай, Господи, тихую воду и теплую росу!»

Д. Григоровичъ

# Весенняя гроза.

Люблю грозу въ началъ мая,
Когда весенній первый громь,
Какъ бы ръзвяся и играя,
Грохочеть въ небъ голубомъ.
Гремятъ раскаты молодые,
Воть дождикъ брызнулъ, пыль летить...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нивы золотитъ.
Съ горы бъжитъ потокъ проворный.
Въ лъсу не молкнетъ птичій гамъ,
И гамъ лъсной и шумъ нагорный—
Все вторитъ весело громамъ.

О. Тютчевъ

# Весенняя тучка.

Весенняя тучка, летя надъ полями, Надъ ними обильнымъ дождемъ пролилась, И вотъ подъ ея дорогими слезами Земля, какъ невъста, въ цвъты убралась.

И все ужъ подъ яркою зеленью прячеть: И поле и голыя вътви деревъ. Всеенняя тучка напрасно не плачеть: Въ слезахъ ея много тантся даровъ.

Ихъ чудная влага землѣ благотворна: Лишь только онѣ на нее упадуть, Въ ней всѣ встрепенутся сокрытыя зерна И, полныя жизни. опять зацвѣтуть.

Н. Грековъ.

# Камень и червякъ.

«Какъ расшумълся здъсь! какой невъжа!—
Про дождикъ говорить на нивъ камень лежа.—
А рады всъ ему, пожалуй, посмотри!
И ждали такъ, какъ гостя дорогого.
А что же сдълалъ онъ такого?
Всего-то шель часа два-три.
Пускай же обо мнъ разспросять:

Такъ я ужъ въки здъсь; тихъ, скроменъ завсегда, Лежу смирнехонько, куда меня ни бросять; А не слыхалъ себъ спасибо никогда.

Не даромъ, право, свътъ поносятъ: Въ немъ справедливости не вижу я никакъ».

. — «Молчи! — сказаль ему червякъ. — Сей дождикъ, какъ его ни кратко было время,

Лишенную засухой силь Обильно ниву напоиль,

II земледѣльца онъ надежду оживилъ;
А ты на нивѣ сей пустое только бремя!»

Такъ хвалится иной, что служитъ сорокъ лѣтъ; А проку въ немъ, какъ въ этомъ кампѣ, нѣтъ.

И. Крыловъ.

### Весна.

Въ старый садъ выхожу я—росинки, Какъ алмазы, на листьяхъ горятъ, И цвъты мнъ головкой киваютъ, Разливаютъ кругомъ ароматъ.

Все влечеть, веселить меи взоры: Золотая пчела на цвѣткѣ, Разноцвѣтныя бабочки крылья И прыжки воробья на пескѣ...

Какъ ярка эта зелень деревьевъ, Куполъ неба какъ чистъ и глубокъ! И брожу я, восторгомъ объятый, И слеза застилаетъ зрачокъ.

За оградой садовой чернѣеть Полоса взбороненной земли, И покрытыя соснами горы Подымаются къ небу вдали.

Какъ любовью и радостью дышить Вся природа подъ вешнимъ лучомъ! И душа благодарная слышить Здёсь присутствіе Бога во всемъ.

# Зеленый шумъ.

Идеть, гудеть зеленый шумь, Зеленый шумъ, весенній шумъ! Играючи, расходится Вдругь вътеръ верховой: Качнеть кусты ольховые, Подыметь пыль цвъточную. Какъ облако; все зелено: и воздухъ и вода! Какъ молокомъ облитые, Стоять сады вишневые, Тихохонько шумять; Пригръты теплымъ солнышкомъ, Шумять повесельлые Сосновые лѣса, А рядомъ новой зеленью Лепечуть пъсню новую И липа блёднолистная И бълая березанька съ зеленою косой! Шумить тростинка малая, Шумить высокій кленъ. Шумять они по-новому, По-новому, весеннему. Идеть, гудеть зеленый шумъ, Зеленый шумъ, весенній шумъ!

Н. Некрасовъ.

# Игры въ рощѣ.

Съ ранней весны и до поздней осени, за исключениемъ каникулъ, разгульное приволье намъ давала наша милая березовая роща. Бывало, мы со всего разбъгу гурьбою врываемся въ рощу и стремглавъ разсыпаемся въ разныя стороны, оглашая воздухъ криками, гамомъ и хохотомъ; куда ни обернешься, вездъ кишатъ ръзвые бъгуны; тотъ карабкается на дерево, а тотъ ужъ высоко сидитъ верхомъ на толстомъ сучкъ; другой лъзетъ за нимъ, чтобы стащить его за ногу; тамъ одинъ кувыркается, упираясь головой въ землю, а тамъ двое или трое упражняются въ искусствъ вертъться колесомъ, прыгая въ бокъ поперемънно объими руками и объими ногами;

А. И. Куиндэки.

Березовая роща.

иные уже затвяли кулачный бой, но не толпою, не ствна на ствну, а вразсыпную, единоборствомъ, производятся опыты въ гимнастическихъ упражненіяхъ; любезное двло драться на просторъ: рука бьеть широкимъ размахомъ, да и бороться льготнъе шлепнешься не на жесткій полъ, а на густую траву.

Но вотъ кипучая рьяность неукротимыхъ молодыхъ силъ начинаеть угомоняться: и руки примахались чуть не до вывиха, и ноги оттоптались, зудять и нъмъють; жара пронимаеть насквозь, и въ горят у встхъ пересохло. Одоятваетъ жажда: такъ и тянетъ освъжиться хоть единымъ глоточкомъ. Но гдъ добыть питья? Въ нашей рощъ не было ни водоема съ фонтаномъ, ни ключей, ни источниковъ... Но шалуны знаютъ, какъ помочь горю. Стоитъ лишь выбрать березу, не старую, не кряковистую, съ заматорълою, глубокими морщинами изрытою корою, а такую, чтобъ была средняго возраста, съ бълою и гладкою берестою. Одинъ изъ товарищей, который поискуснъе и ноловчее, аккуратно пробуравить перочиннымъ ножичкомъ въ той березъ довольно глубокое отверстіе, такъ, чтобы изъ него хлынуло березовымъ сокомъ. Каждый изъ насъ поочередно прикладывается губами къ этому отверстію и высасываеть свою порцію этого слащаваго пойла, довольствуясь немногими его каплями.

Ө. Буслаевъ.

### Въ лѣсъ, за ландышами.

Опять пришла къ намъ весна—желанная, долго жданная! Раскинула по полямъ, лугамъ и доламъ зеленые ковры; разбросала по нимъ пестрые, душистые цвъты; окутала изумрудной красой сады и рощи, лъса и дубравы; развела хороводъ и веселыя пъсни!..

Недолго прогостить у насъ дорогая гостья... Поспѣшимъ же насладиться ся кратковременнымъ присутствіемъ между нами, налюбоваться принесенными ею драгоцѣнными дарами. Скорѣй, скорѣй туда, въ тотъ храмъ, въ тотъ истинный храмъ богини весны, гдѣ все ликуетъ и празднуетъ ея пришествіе, скорѣе въ лѣсъ!

Тамъ, подъ зелеными сводами величественныхъ деревъ, облекшихся въ праздничный, свътлый нарядъ, хоры итицъ

ноють веснь свои гимны и славять Творца. Тамъ, на изумрудныхъ, усвянныхъ цвътами полянахъ, купаясь въ яркихъ лучахъ майскаго солнца, играють въ воздухъ разноцвътные мотыльки. Тамъ, дыханіемъ весны, разлить въ воздухъ чудный ароматъ, который освъжаетъ и исцъляетъ душу. Тамъ же, подъ сънію деревъ, цвътетъ теперь чудное дитя мая, любимецъ красавицы весны—несравненный, крошечный, бъленькій, душистый колокольчикъ—ландышъ. Пойдемте скоръе туда, вонъ на тотъ пригорокъ, гдъ между ръдко растущими деревьями виднъется такая чудесная, нъжная, свътлая зелень: это все ландыши! Нарвемте изъ нихъ букетъ, да побольше, — такой букетъ, чтобы можно было зарыться лицомъ въ цвъты и упиться ихъ чуднымъ, свъжимъ ароматомъ!..

Д. Кайгородовъ.

### Жестокая забава.

Вь май мёсяцё, когда пёвчія пташки (мы ихъ звали малиновками и пёночками) въ своихъ теплыхъ гнёздышкахъ кладутъ яйца и выводятъ дётенышей, младшіе ученики направляли свои набёги въ густые кустарники, на изрытый ямами и промоинами крутой спускъ: здёсь потёшались они охотою на пёвчихъ птицъ.

Вразсыпную шныряють они по кустамъ, забираясь въ самую густую, непроходимую ихъ чащу, гдъ добыча върнъе, подползають подъ наклоненныя, стелющіяся вътви и, какъ ищейки, обнюхивають и подслушивають, настороживь уши. Это они выслъживають, не попадется ли гнъздышко: птичка свиваеть его въ самой глухой чащъ, иная — при стволъ, на томъ мъстъ, откуда развътвляется сучка два или три, а иная совствы на земять, у самаго корня деревца, въ прошлогоднихъ сухихъ листьяхъ. Охота ведется въ полнъйшей тишинъ и молчаніи: главная задача не въ томъ, чтобы найти гитэдо съ яичками или, еще лучше, съ дътенышами, по особенно въ томъ, чтобы накрыть въ немъ и самое матку. Последнее было одною мечтою, но первое иногда удавалось, — впрочемъ, весьма ръдко. Самыя неудачи и трудности въ хлопотахъ о добычъ только разжигали стремленіе къ поискамъ и обостряли соревнованіе. Счастливцу завидовали, и всякій хотёль удостовёриться въ его находкъ и непремънно совалъ свой носъ въ гнъздышко, чтобы взглянуть на содержимое въ немъ. Особенно живо представляется въ моей памяти одна подробность, не разъ повторявшаяся въ этой охотъ. Когда взбалмошные мальчуганы, разграбивъ гнъздо, бывало, торжественно возвращаются со своею добычею, осиротълая матка вслъдъ за ними второпяхъ тревожно перепархиваетъ съ кустика на кустикъ, а сама таково жалобно и тоскливо почиликиваетъ, какъ есть, —причитаетъ и навзрыдъ плачетъ горемычная мать на похоронахъ своего дътища... Потъха разорять птичьи гнъзда всегда была мнъ не по сердцу 

О. Буслаевъ.

### "По гнъзда, по яйца!"

Раннимъ утромъ по деревенской улицъ шумъ, крикъ и суета. То въ одномъ, то въ другомъ дворъ отворяются ворота, и на улицу выбъгають овцы съ ягнятами, коровы, свиньи; онъ мычать, хрюкають; а за ними съ кнутами гонятся босоногіе ребятишки. Все это быстро движется по улиць, растеть, растеть и превращается въ стадо; стадо это уже ждуть пастухи у околицы, принимають его подъ свою команду и угоняють въ поле; а непрошенные пастухи-мальчишки остаются у околицы. Туть сейчасъ же устраивается у нихъ сходка, и идуть толки о томъ, что делать. Ни въ поле ни въ лесу неть еще ничего събдобнаго: ни ягодъ, ни гороху, ни грибовъ. Остается одно — промышлять янчницу. Воть и толкують они, гдъ промышлять? Одни тянуть въ лъсъ, другіе — на болото, третьи — на ръку, гдъ и рыбки можно промыслить. Въ концъконцовъ дъло улаживается: разбившись на партіи, разбойники отправляются изъ села на промыселъ. Много горя несуть они въ птичій міръ. Какъ добрыя ищейки, осматривають ребятишки поля и луга, берега рѣкъ и болотъ, опушки лѣсовъ и по-лянъ — и всюду соберутъ свою дань. Тоскливо, невыразимо жалобно кричать птички, порхая надъ разоренными гивздами. А надъ берегомъ ръчки, въ укромномъ уголкъ, вьется уже дымокъ. Этотъ дымокъ — маякъ, къ которому съ разныхъ сторонъ сходятся грабители.

Изъ кармановъ, изъ-за пазухи выкладывается добыча: зеленыя, бёлыя, сёрыя, пятнистыя яички разной величины. Каждому хочется похвастаться добычей; одинъ нашелъ много, у другого меньше, но зато есть рёдкости, диковинки. Разсказамъ пёть конца. Затёмъ появляется сковорода. стащенная поти-



Съ фотографіч.

Птичьи враги.

хоньку у какой-нибудь слъпой «бабушки», и начинается выпускание яицъ. Много ихъ собрано, но на сковороду попадаеть развѣ четвертая часть, потому что остальным насижены, п ихъ безжалостно бросаютъ въ ръку. Янчища поспъла, съъдена. и ребята разбрелись на новые промыслы.

Не во всякой деревив существуеть этотъ промысель. Но гдъ разъ набаловались ребята, тамъ окрестности опустошаются изъ года въ годъ.

Нужно ли говорить, какое это гадкое дело!

М. Богдановъ.

# Добрая лисица.

Стрёлокъ весной малиновку убилъ. Ужь пусть бы кончилось на ней несчастье злое; Но нъть, за ней еще должны погибнуть трое: Онт бъдныхъ трехъ ея птенцовъ осиротилъ. Едва изъ скордупы, безъ смыслу и безъ силъ, Малютки терпять голодъ

И хололь. И пискомъ жалобнымъ зовутъ напрасно мать. «Какъ можно не страдать, Малютокъ этихъ видя; II сердце чье объ нихъ не заболитъ? —-Лисица птицамъ говоритъ, На камешкъ противъ гнъзда сиротокъ сидя. -Не киньте, милыя, безъ помощи дътей! Хотя по зернышку бъдняжкамъ вы снесите, Хоть по соломинкъ къ ихъ гнъздышку приткните: Вы этимъ жизнь ихъ сохраните; Что дела добраго святей! Кукушка, посмотри, въдь ты и такъ линяешь: Не лучше ль дать себя немножко ощинать, И перьемъ бы твоимъ постельку ихъ устлать? Въдь попусту жъ его ты растеряешь. Ты, жаворонокъ, чъмъ по верхамъ Тебъ кувыркаться, кружиться, Ты бъ корму поискалъ по нивамъ, по лугамъ, Чтобъ съ сиротами подълиться. Ты, горленка, твои итенцы ужъ подросли. Промыслить кормъ они и сами бы могли:

Такъ ты бы съ своего гнёзда слетёла, Да, вмёсто матери, къ малюткамъ сёла, А дётокъ бы твоихъ пусть Богь Берегъ.

Ты бъ, ласточка, ловила мошекъ
Полакомить безродныхъ крошекъ
А ты бы, милый соловей, —

Ты знаешь, какъ всёхъ голосъ твой прельщаетъ — Межъ тёмъ, пока зефиръ ихъ съ гнёздышкомъ качаетъ. Ты бъ убаюкивалъ ихъ пёсенкой своей.

Такою нъжностью, я твердо върю, Вы бъ замънили имъ ихъ горькую потерю. Послушайте меня: докажемъ, что въ лъсахъ Есть добрыя сердца, и что»... При сихъ словахъ

Малютки бъдныя всё трое,

Не могши съ голоду сидёть въ поков,

Попадали къ лисъ нанизъ.

Что жъ кумушка? — Тотчасъ ихъ съёла —

И поученья не допъла.

Читатель, не дивись!
Кто добрь поистинть, не распложая слова,
Въ молчаньи тоть добро творить;
А кто про доброту лишь въ уши встмъ жужжитъ.
Тоть часто только добръ на счетъ другого,
Затемъ, что въ этомъ нётъ убытка никакого.
На дёле же почти такіе люди вст.
Съ родни моей листь.

И. Крыловъ.

## Нашъ садъ.

Вотъ и опять май, въчно юный, въчно прекрасный! Опять «Кудри деревъ расцвътаютъ Роскошью бълыхъ цвътовъ»...

Эти чудные, бълые кудри!..

Въ душъ просыпаются дорогія воспоминанія... На окраинъ города — деревянный домъ-особнякъ, съ мезаниномъ и бълыми колоннами; съ балкона видъ на садъ, отдъленный отъ дома неширокимъ, чистенькимъ дворикомъ, усыпаннымъ краснымъ

пескомъ. На первомъ планъ, за зеленой садовой ръшеткой, живая стъна изъ сиреней, свъшивающихъ черезъ ръщетку часть своихъ вътвей, отягощенныхъ крупными, лиловыми, душистыми кистями. За сиреневой ствной, влвво, точно громалные букеты, возвышаются сплошь усыпанныя бълыми цвътами яблони, стоящія среди куртинокъ съ разноцвътными тюльпанами и бълыми нарциссами; немного подальше, изъ-за свътлоизумрудной зелени акаціевой бесёдки, красивыми бёлоснёжными кудрями поднимаются цвътущія вишневыя деревья. Посрединъ и вправо, вдоль садовыхъ дорожекъ, -- между куртинами, клумбами и грядами, бълбеть нъсколько десятковъ залитыхъ цвътами грушевыхъ, яблоневыхъ и вишневыхъ деревъ. Все это какъ бы въ рамкъ изъ свътлой, мягкой майской зелени липъ, ясеней и кленовъ, которые окружаютъ садъ аллеями съ остальныхъ трехъ сторонъ. Надо всёмъ этимъ-яркое, чудное майское солнце. Хоръ пернатыхъ пъвцовъ — славокъ, пъночекъ, малиновокъ — наполняеть воздухъ своимъ разноголосымъ, радостнымъ пъніемъ, среди котораго особенно четко выдъляется звонкая и задорная пъсня зяблика, звучащая съ макушки столътней липы сосъдняго сада.

> «Сіяеть солнце, воды блещуть, На всемъ улыбка, жизнь во всемъ, Деревья радостью трепещуть, Купаясь въ небъ голубомъ...»

> > Д. Кайгородовъ.

#### Маевки.

Боже мой, какъ любили мы, дѣти, весеннія прогулки— «маевки», какъ говорятъ въ Бѣлоруссіи! Сколько доставляли онѣ намъ радостей, сколько чистаго, безграничнаго, дѣтскаго счастья!

Сначала — эти веселые сборы: съ сѣновала принесутъ охапку сѣна; въ него торопливо начнутъ заворачивать и укладывать въ корзины стаканы, чашки, блюдечки, тарелки, рюмки; въ другую корзину, также наполненную сѣномъ, тщательно упаковывается самоваръ; третья корзина наполняется фунтиками съ изюмомъ, миндалемъ, сушеными яблоками, грушами, черносливомъ и прочими домашними лакомствами, выданными матушкой изъ завѣтнаго для насъ, дѣтей, ларя (ларь этотъ, стоявшій

въ перелней, быль перегорожень на множество разной величины отдъленій, въ которыхъ хранились хозяйственные запасы мука, крупа, соль, макароны и т. п., а также сушеные фрукты и варенье, служившіе магнитомъ, притягивавшимъ насъ, дътей, ларю каждый разъ, какъ онъ отворялся). Вытаскивался изъ чулана дорожный погребецъ, стеклянныя фляжки котораго, плотно вставленныя въ обитыя зеленымъ сукномъ гитада, наполняются ромомъ, виномъ и наливкой, а жестянки — чаемъ и сахаромъ. Тъмъ временемъ къ балконному крыльцу, со двора, подается тельжка, въ которую укладываются готовыя корзины. Сытый, круглый гитдой Васька нетерптливо быеть землю копытомъ, словно и онъ волнуется, предвкущая удовольствіе пощипать молоденькую травку на лёсной полянё и поваляться на мягкой муравъ... Наконецъ все готово. Тронулись въ путь разумвется пвшкомъ. Мы, двти, смвемся, прыгаемъ, радуемся!... Вышли за городъ, на поле, --

«Гдѣ, шествуя, сыплеть цвѣтами весна»...
и затягиваемъ пѣсни; свѣжіе дѣтскіе голоса соперничають въ
чистотѣ и звонкости съ голосами жаворонковъ, трепещущихъ
въ лазури и поющихъ гимнъ веснѣ, — славному, радостному
майскому дню...

А вотъ и лѣсъ, въ свѣжемъ, изумрудномъ, праздничномъ нарядѣ, наполненный звуками тысячи пернатыхъ пѣвцовъ.

«Ують, прохлада; солнышко, какъ зайчикъ,

По молодымъ кустамъ перебъгаетъ;

Мохъ, что коверъ шелковый подъ ногами...

А впереди деревья гуще, гуще,

Темнъй, темнъе — такъ къ себъ и манятъ...»

Наконецъ выбрана славная полянка, наполовину залитая солнцемь, наполовину въ тѣни, косогоромъ соѣгающая къ лѣсной рѣчкѣ, поросшей ивняками; изъ ивняковъ раздается свѣтлая иѣсня — звонкое щелканье и могучій посвисть соловья. Живо натаскивается изъ лѣсу сухой хворостъ, разводится костеръ, раскидываются ковры, распаковываются корзины, наставляется самоваръ — и пошла потѣха: кувырканье по травѣ, прыганье черезъ костеръ, щелканье орѣховъ, бросанье камешками «рикошетовъ» по водѣ, жмурки, пятнашки, смѣхъ, пѣсни, плясъ, — ни карандашомъ не нарисовать ни перомъ не описать!..

## Ночь.

Въсть тихо, въсть сладостно
Мит дыханье вътерка;
Свътять звъзды въ небъ радостно;
Отражаеть ихъ ръка;
И въ раздумьт наклонилися
Вътки гибкія деревъ;
И, какъ звъзды, засвътилися
Свътляки среди кустовъ.
Дышить все святой отрадою
На землт и въ вышинт;
Ночь весенняя прохладою
Освъжаеть сердце мит.

Ю. Жадовская.

## На Волгъ.

Быстро несется внизь по теченію красивый и сильный «Ермакъ», буксирный пароходъ, и по оба бока его медленно движутся навстръчу ему берега могучей красавицы Волги, — лъвый, весь облитый солнцемь, стелется вплоть до края небесъ, какъ пышный зеленый коверъ, а правый взмахнулъ къ небу кручи свои, поросшія лъсомъ, и замеръ въ суровомъ покоъ.

Между ними величаво простерлась широкогрудая ръка; безшумно, торжественно и неторопливо текуть ея воды въ сознанін своей неодолимой силы; горный берегь отражается въ нихъ черной тънью, а съ лъвой — ее украшають золотомъ и зеленымъ бархатомъ песчаныя коймы отмелей и широкіе луга. То туть, то тамь, на горъ и въ лугахъ являются селенья, солнце сверкаетъ на стеклахъ въ окнахъ избъ и на желтыхъ соломенныхъ крышахъ, сіяють въ зелени деревьевъ кресты церквей, лъниво кружатся въ воздухъ сърыя крылья мельницъ, дымъ изъ трубы завода вьется къ небу густыми, черными клубами. Толпы ребятишекъ въ синихъ, красныхъ и бълыхъ рубашкахъ, стоя на берегу, провожають громкими криками пароходь, разбудившій тишину на ръкъ, и изъ-подъ колесъ его къ ногамъ дътей бъгуть веселыя волны и плещуть на берегь. Воть цълая куча ребять усфлась въ лодку, и они спешно гребуть на середину ръки, чтобъ покачаться на волнахъ, какъ въ зыбкъ. Изъ

зоды смотрять вершины деревьевь, иногда цёлыя купы ихъ заоплены разливомъ и стоятъ среди воды, какъ острова. Откуда-то съ берега тяжелымъ вздохомъ доносится заунывная пъсия:

— 0-э... о-о-о ещо-о разокъ!

Пароходъ обгоняетъ плоты, заплескивая ихъ волной. Бревна ходуномъ ходятъ подъ ударами набъжавшихъ волнъ; плотовщики въ синихъ рубахахъ, пошатываясь на ногахъ, смотрятъ на пароходъ и смъются и что-то кричать. Дородная красавица — бъляна бокомъ идетъ по ръкъ; желтый тесъ, нагруженный на ней, блестить, какъ золото, и тускло отражается мутной вешней водъ. Пассажирскій пароходъ идеть навстръчу и свистить - гулкое эхо свиста прячется въ лъсу, въ ущельяхъ горнаго берега и умираетъ тамъ. Посрединъ ръки сгибаются волны отъ двухъ судовъ и бьются о борта ихъ, и суда покачиваются въ водъ. На пологомъ склонъ горнаго берега раскинуты зеленые ковры озими, бурыя полосы земли подъ паромъ и черныя — вспаханной подъ яровое. Птицы маленькими точками выются надъ ними и ясно видны въ голубомъ пологъ неба; стадо пасется невдалекъ, — издали оно кажется игрушечнымъ; маленькая фигурка пастуха стоитъ, опираясь на подогь, и смотрить на ръку.

Всюду блескъ воды, всюду просторъ и свобода, веселозелены луга и ласково-ясно голубое небо; въ спокойномъ движенін воды чуется сдержанная сила, въ небъ надъ нею сіяеть щедрое солнце мая, воздухъ напоенъ сладкимъ запахомъ хвойныхъ деревьевъ и свѣжей листвы. А берега все идутъ навстричу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новыя картины открываются на нихъ.

М. Горькій.

## Ha Bonrt.

О Волга!.. колыбель моя! Любиль ли кто тебя, какь я? Одинъ, по утреннимъ зарямъ, Когда еще все въ міръ спить, Съ высокой кручи на песокъ И адый блескъ едва скользить Скачусь, то берегомъ ръки По темно-голубымъ волнамъ, Я убъгаль къ родной ръкъ. Иду на помощь къ рыбакамъ, Про удаль раннюю мою.

Катаюсь съ ними въ челнокъ, Брожу съ ружьемъ по островамъ То, какъ играющій звърекъ, Бъгу, бросая камешки, И пъсню громкую пою

Н. Некрасовъ.

## Дътство.

Мнѣ вспомнились дѣтства далекіе годы И тотъ городокъ, гдѣ я росъ,— Приходскаго храма угрюмые своды, Вокругъ него зелень березъ. Бывало, едва лишь вечерней прохладой Повѣетъ съ сосѣднихъ полей, У этихъ березъ, за церковной оградой, Сойдется насъ много дѣтей.

И самъ я не знаю, за что облюбили Мы это мёстечко, но намъ Такъ милы дорожки заглохшія были, Сирень, окружавшая храмъ! Тамъ долго веселый нашъ крикъ раздавался, И не было играмъ конца; Тамъ матери нѣжный упрекъ забывался И выговоръ строгій отпа.

Мы птичекъ къ себъ приручали проворныхъ, И поняли скоро онъ, Что дътской рукой разсыпаются зерна Для нихъ на церковномъ окнъ.

Мит вспомнились лица товарищей милыхъ... Куда вы дъвались, друзья? Ипые—далеко, а тъ—ужъ въ могилахъ... Разсъялась наша семья!

Одинъ мнѣ всѣхъ памятнѣй. Кротко свѣтились Глаза его; былъ онъ не смѣлъ: Когда мы, бывало, шумѣли, рѣзвились, Онъ молча въ сторонкѣ сидѣлъ

И лишь улыбался, но добраго взора Съ игравшей толны не спускалъ. Забитый, больной, онъ дружился не скоро, Зато ужъ друзей не мънялъ.

Двухъ лёть спротой онь остался. Призрёла Чужая семья бёдняка;
Попреки. толчки онъ терпёль то и дёло,
Безъ слезъ не ёдалъ онъ куска.
Плохой онъ работникъ былъ въ домё, но жадно
Читалъ все и ночью и днемъ.

H. H. Jesumand.

Посят дождя.

И что бы ни вычиталь въ книжкахъ,—такъ складно, Бывало, разскажеть потомъ;

Разскажеть—какія на свётё есть страны, Какіе тамъ звёри въ лёсахъ, Какъ тянутся въ знойной степи караваны, Какъ ловятъ акулу въ моряхъ.

Любили мы слушать его, и казался Другимъ въ тъ минуты онъ намъ: Нежданно огнемъ его взоръ загорался, И кровь приливала къ щекамъ.

Онъ, добрый, голодному нищему брату Отдать былъ послёднее радъ И часто дивился: зачёмъ тъ—богаты, А эти—безъ хлёба сидять?..

Что сталось съ тобою? Свела ли въ могилу Бъднягу болъзнь и нужда? Иль ихъ одолълъ ты, нашелъ въ себъ силу Для честной борьбы и труда?

Быть-можеть, пустился ты въ дальнія страны Свободы и счастья искать, И все ты увидёль, что стало такъ рапо Ребяческій умь твой плёнять?..

Мнѣ вспомнились лица товарищей милыхъ... Всѣ, всѣ разбрелись вы, друзья: Иные—далеко, а тѣ—ужъ въ могилахъ... Разсѣялась наша семья!

> А тамъ, за оградой, все такъ же сирени Цвътутъ, и опять вечеркомъ Малютки на старой церковной ступени Болтаютъ, усъвшись рядкомъ.

Тамъ долго ихъ говоръ и смѣхъ раздаются, И звонкіе ихъ голоски Тогда лишь начнутъ затихать, какъ зажгутся Въ домахъ городскихъ огоньки...

А. Плещеевъ.

## Переправа.

Городъ С\*\*\* не имъетъ въ себъ ничего особенно привлекательнаго; но мъстность, среди которой онъ расположенъ, принадлежитъ къ самымъ замъчательнымъ. Коли хотите, иътъ въ

ней ни особенной живописности ни того разнообразія, которое веселить и успоканваеть утомленный взоръ путника, но есть какая-то дъвственная прелесть, какая-то привлекательная строгость въ пустынномъ однообразіи, царствующемъ окрестъ. Необозримые лъса, по мъстамъ истребленные жестокими пожарами и пересъкаемые быстрыми и многоводными лъсными ръчками, тянутся по объимъ сторонамъ дороги, скрывая въ своихъ неприступныхъ нѣдрахъ тысячи звѣрей и птицъ, оглашающихъ воздухъ самыми разнообразными голосами; догога, бъгущая узенькимъ и прихотливымъ извивомъ среди обгорълыхъ пней и старыхъ деревьевъ, наклоняющихъ свои косматыя вътви такъ низко, что опъ безпрестанно цъпляются за экипажь, напоминають тъ старинныя просъки, которыя устроены какъ бы исключительно для насущныхъ нуждъ лёсниковъ, а не для взды; паръ, встающій отъ тучной, нетронутой земли, сообщаеть мягкую, нъжную влажность воздуху, насыщенному смолистымь запахомъ сосень и елей и милыми, свъжими благоуханіями многоразличныхъ лісныхъ злаковъ... И если надъ всъмъ этимъ представить себъ палящій весенній полдень, какой иногда бываеть на нашемъ далекомъ съверъ въ концъ апръля, - вотъ картина, которая всегда производила и производить на мою душу могучее, всесильное впечатление. Каждое слово, каждый лъсной шорохъ какъ-то чутко отдаются въ воздухт и долго еще слышатся потомъ, повторяемые лѣснымъ эхомъ, покуда не замрутъ, наконецъ, Бэгъ вѣсть въ каксй дали. И, несмотря на тишину, царствующую окресть, иссмотря на однообразіе пейзажа, уныніе ни на минуту не овладъвлеть сердцемь; ни на минуту нельзя почувствовать себя одинокимъ. отръшеннымъ отъ жизни. Напротивъ того, въ себъ самомъ начинаешь сознавать какую-то особенную чуткость и воспрінмчивость, начинаешь смутно понимать эту общую жизнь природы, отъ которой такъ давно ужъ отвыкъ... И тихіе, ясные сны проносятся надъ душой, и сладко успоканвается сердце, ощущая нестерпимую, безграничную жажду любви.

нестернимую, оезграничную жажду люови.

Но воть лѣсъ начинаеть мельчать; впереди, сквозь рѣдкія насажденія деревьевъ, бѣлѣетъ свѣтъ, возвѣщающій поляну, рѣку или деревню. Воть лѣсъ уже кончился, и петедъ вами рѣчонка, черезъ которую вы когда то переѣзжали лѣтомь въ бтодъ. Но теперь вы ее не узнаете; передъ вами цѣлое море воды, потопившей собою и луга и лѣсъ верстъ на семь. Вы подъ-

\*Важаете къ спуску, около котораго долженъ стоять дощаникъ, но его нътъ.

- Неужто это Уста такъ разлилась, ребята? спрашиваете вы мужичковъ, которые, должно быть, уже много часовъ гръются на солнышкъ, выжидая дощаника.
- Пошто не Уста? Уста и есть! отвѣчаеть одинь изъ ожидающихъ, не только не привставая, но даже не оборачивая къ вамъ своей головы. А кма (много) нонѣ воды, паря: травы, поди, важныя будуть!
  - Скоро ли дощаникъ будеть? спрашиваете вы.
- А кто его знаеть! Нонъ онъ, поди, версть семь за одинъ конецъ ходитъ. Къ вечеру, надо быть, придетъ...

Скрѣпя сердце, вы располагаетесь на берегу, разстилаете коверъ подъ тѣнью дерева и ложитесь; но сонъ не смыкаетъ глазъ вашихъ; дорога и весенній жаръ привели всю кровь вашу въ волненіе, и послѣ нѣсколькихъ попытокъ заставить себя заснуть, вы убѣждаетесь въ рѣшительной невозможности такого подвига.

Вы встаете и садитесь около самой воды, неподалеку отъ группы крестьянъ, къ которой присоединился и вашъ ямщикъ, и долгое время безцѣльно слѣдите мутными глазами за кружками, образующимися на поверхности воды. Лошади отъ вашей повозки отложены и пущены пастись на траву; до васъ долетаетъ вздрагиванье бубенчиковъ, но какъ то смутно и неясно, какъ будто уши у васъ заложило. Въ группѣ крестьянъ возобновляется прерванный вашимъ пріѣздомъ разговоръ.

Вдали, изъ-за кустовъ, показывается чуть замътная точка, которая мало-по-малу разрастается, и черезъ пъсколько минутъ вы уже начинаете ясно различать очертанія лодки.

- Да-а-вай! кричить ямщикь, устроивши изъ кулака своего подобіе трубы.
- По-о-спъешь! долетаеть издали отвътный голосъ лодочниковъ.

Дощаникъ приближается: это пебольшая лодка, поперекъ которой перекинуть дощатый накатъ. Тарантасъ едва можетъ уставиться на немъ, и заднія колеса, только наполовину умъстившіяся на накатѣ, ежеминутно угрожають скатиться въ воду и увлечь за собою весь экипажъ. Лошадей заставляютъ спрыгнуть на корму, и только испытанное благоправіе этихъ

животныхъ можетъ успокоить ваши опасенья насчеть того, что одно самое ничтожное, самое естественное движеніе лошади можеть стоитъ жизни любому изъ пассажировъ, кое-какъ пріютившихся по стѣнкамъ и большею частью сидящихъ не праздно, а съ весломъ въ рукахъ.

Русло ръчки переплывается очень ского, и затъмъ дощаникъ вступаеть въ лъсъ. Зрълище это поражаеть васъ сеоею новизной и оригинальностью; вы плывете по аллеямь, которыя въ иныхъ мъстахъ дълаются до того узкими, что дощаникъ только сь помощью величайшихъ усилій протаскивается впередь. Случается, что на поворотахъ теченіе воды столь быстро, что даже совокупное дъйствіе всъхъ наличныхъ силь, сопровождаемое дружными и одобрительными криками, на нѣкоторое время дѣлается тщетнымъ. Напрасно командируется одна партія гребцовъ въ воду, и тамъ, схватившись руками за вътви деревьевъ и кустовь, тянеть всёмь корпусомь веревку, прицёпленную къ дощанику: додка какъ будто топчется на одномъ мъстъ, не подвигаясь ни на пядь впередъ, и только слышно, какъ вода не то чтобы шумить, а какъ-то сосредоточенно жужжить кругомъ, поминутно угрожая перевернуть вверхъ дномъ утлую скорлупу. Такого рода препятствія встрівнаются на каждомъ шагу, и оттого переправа совершается до такой степени медленно, что перевздь этихъ шести-семи версть отнимаеть, по крайней мъръ, пять-шесть часовъ. Но вотъ, наконецъ, видибется за туманами берегь, образуемый пригоркомъ, на которомъ привольно растеть все тоть же неисходный лісь; говорь и шумъ стихають, весла опускаются, и дощаникъ потихоньку и плавно подступаеть къ берегу...

И опять зазвенёль колокольчикь, опять потянулись направо и налёво лёса; только тишина сдёлалась какъ-то глубже, торжественнёе, потому что и звёри, и птицы, и растенія— все это заснуло чуткимь сномь подъ прозрачнымъ покровомъ весенней ночи.

М. Салтыковъ.



# Отдѣлъ второй.

## Сказочное царство.

У лукоморья дубъ зеленый, Златая цёпь на дубё томь: И днемъ и ночью котъ ученый Все ходить по цёпи кругомъ; Идеть направо-песнь заводить, Нальво-сказки говорить. Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродить, Русалка на вътвяхъ сидитъ; Тамъ на невъдомыхъ дорожкахъ Слёды невиданныхъ звёрей; Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ Стоить безъ оконъ, безъ дверей; Тамъ лёсъ и долъ видёній полны; Тамь о зарѣ прихлынутъ волны На брегь песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасныхъ Чредой изъ водъ выходятъ ясныхъ, И съ ними дядька ихъ морской. Тамъ королевичъ мимоходомъ Нлёняеть грознаго царя; Тамъ въ облакахъ передъ народомъ Черезъ лѣса, черезъ моря Колдунъ несетъ богатыря: Въ темницъ тамъ царевна тужитъ, А бурый волкъ ей върно служить; Тамъ ступа съ бабою-ягой Идеть-бредеть сама собой; Тамъ царв Кощей надъ златомъ чахнетъ. Тамъ русскій духъ... тамъ Русью пахнеть! И тамь я быль, и медь я пиль, У моря видёль дубь зеленый, Подь нимь сидёль и коть ученый, Свои мит сказки говориль.

 $A. \Pi$ ушкинг.

### Лиса и волкъ.

Жили себѣ дѣдъ да баба. Дѣдъ говорить бабѣ: «Ты, баба, пеки пироги, а я поѣду за рыбою». Наловиль рыбы и везетъ домой цѣлый возъ. Вотъ ѣдетъ онъ и видитъ, лисичка свернулась колачикомъ и лежитъ на дорогѣ. Дѣдъ слѣзъ съ воза, подошелъ къ лисичкѣ, а она не ворохнется. Лежитъ себѣ, какъ мертвая. «Вотъ будетъ подарокъ женѣ», сказалъ дѣдъ, взялъ лисичку и положилъ на возъ, а самъ пошелъ впередъ. А лисичку и положилъ на возъ, а самъ пошелъ впередъ. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку изъ воза все по рыбкѣ да по рыбкѣ, все по рыбкѣ да по рыбкѣ. Повыбросала всю рыбу—и сама ушла. «Ну, старуха,—говоритъ дѣдъ, — какой воротникъ привезъ я тебѣ на шубу!»—«Гдѣ?» — «Тамъ на возу—и рыба и воротникъ». Подошла баба къ возу: ни воротника ни рыбы, и начала ругать мужа: «Ахъ ты, старый хрѣнъ! ты еще вздумаль обманывать!» Тутъ дѣдъ смекнулъ, что лисичка-то была не мертвая: погоревалъ-погоревалъ, да дѣлать-то нечего.

А лисичка собрала всю разбросанную по дорогѣ рыбу въ кучку, сѣла и ѣстъ себѣ. Навстрѣчу ей идетъ волкъ. «Здравствуй, кумушка!» — Здравствуй, куманекъ!» — «Дай мнѣ рыбки». — «Налови самъ, да и ѣшь!» — «Я не умѣю». — «Эка! вѣдь я же наловила! Ты, куманекъ, ступай на рѣку, опусти хвостъ въ прорубь, — рыба сама на хвостъ пацѣпляется; да смотри, сиди подольше, а то не наловишь». Волкъ ношель на рѣку, опустилъ хвостъ въ прорубь; дѣло-то было зимою. Ужъ онъ сидѣлъ-сидѣлъ, цѣлую ночь просидѣлъ, — хвостъ его и приморозило. Пробовалъ было приподняться — не туть-то было. «Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь!» думаетъ онъ. Смотритъ, а бабы идутъ за водою и кричатъ, завидя сѣраго: «Волкъ, волкъ! бейте его, бейте его!» Прибѣжали и начали колотить волка — кто коромысломъ, кто ведромъ, чѣмъ кто попало. Волкъ прыгалъ-прыгалъ, оторвалъ себѣ хвостъ и пустился безъ оглядки фѣжать.

Народная сказка.

## Змѣй и цыганъ.

Въ старые годы стояла одна деревушка; повадился въ ту деревушку змъй летать, людей пожирать. Всъхъ поълъ; остался всего на все одинъ мужикъ. Въ тъ поры приходить туда цыганъ; дъло было позднимъ вечеромъ. Куда ни заглянеть—вездъ пусто! Зашелъ, наконецъ, въ послъднюю избушку; тамъ сидитъ да плачется остальной мужикъ.

«Здравствуй, добрый человъкъ!»—«Ты зачъмъ, цыганъ?.. върно, жизнь тебъ надоъла!»—«А что?»—«Да въдь сюда повадился змъй летать, людей пожирать; всъхъ поълъ, меня одного до утра оставилъ, а завтра прилетитъ—и меня сожреть, да и тебъ несдобровать. Разомъ двухъ съъстъ!»—«А можетъ, подавится! Дай-ка я съ тобой переночую да посмотрю завтра: какой-такой змъй къ вамъ летаетъ».

Переночевали. Утромъ поднялась вдругъ сильная буря, затряслась изба — прилетаеть змъй: «Ага, — говорить, —прибыль есть! Оставиль одного мужика, а нашель двухъ, --будеть чёмъ позавтракать...» — «Будто и вправду събщь?» спращиваеть цыганъ. «Да-таки съжмъ!» — «Брешешь, чортова образина! подавишься!» — «Что жъ, ты развъ сильнъе меня!» — «Еще бы! чай, самъ знаешь, что у меня сила больше твоей». —«А ну, давай попробуемъ, кто кого сильнее?» — «Давай!» Змей досталь изъ жернововъ камень: «Смотри, цыганъ! я этотъ камень одной рукой раздавлю». — «Ладно, посмотрю!» Змъй взяль камень въ горсть и стиснуль такъ кръпко, что онъ въ мелкій песокъ обратился: искры такъ и посыпались! «Экое диво! — говорить цыганъ. - А ты такъ сожми камень, чтобъ изъ него вода потекла. Гляди, какъ я сожму!» А на столъ лежалъ узелокъ творогу; цыганъ схватиль его и ну давить — сыворотка и потекла наземь. «Что, видълъ? у кого силы больше?»— «Правда, рука у тебя сильное моей; а воть попробуемь: кто изъ насъ крънче свистнеть?» — «Ну, свисти!» Змъй какъ свистнуль-со вежхъ деревьевъ листъ осыпался. «Хорошо, брать, свистишь, а все не лучше моего! — сказаль цыгань. — Завяжи-ка напередъ свои бъльма, а то какъ свистну — они у тебя изо лба новыскочать!» Змёй новёриль и завязаль илаткомъ свои глаза. «А ну, свисти!» Цыганъ взялъ дубину да какъ свистнетъ змъя по башкъ-тотъ во все горло закри-



чалъ: «Полно, полно, цыганъ! не свисти больше: и съ одного разу немного глаза не вылъзли». — «Какъ знасшь, а я, пожалуй, готовъ и еще разокъ-другой свистнуть». — «Нътъ, не надо! не хочу больше спорить. Давай лучше съ тэбэй поэратаемся: ты будь старшій брать, а я меньшой». — «Пожалуй!»

«Ну, брать, — говорить змьй, — ступай — тамь на степи пасется стадо воловь; выбери самаго жирнаго, возьми за хвость и тащи на объдь». Нечего дълать, пошель цыгань въ степь; видить—пасется большой гурть воловь, давай ихъ ловить да другь къ дружкъ за хвосты связывать. Змъй ждаль-ждаль, не выдержаль и побъжаль самь: «Что такь долго?» — «А воть постой: навяжу штукъ пятьдесять да за одинъ разъ и поволоку всёхъ домой, чтобъ на цёлый мёсяцъ хватило!» — «Экой ты! нешто намь здёсь вёкъ вёковать? Будеть и одного». Туть змый ухватиль самаго жирнаго вола за хвость, сдернуль съ него шкуру, мясо взвалилъ на плечи и потащилъ домой. «Какъ же, братъ! Я столько штукъ навязалъ-неужели жъ такъ бросить ?» — «Ну, брось!» Пришли въ избу, наклали два котла говядины, а воды нъту. «На тебъ воловью шкуру, говорить цыгану змъй, -- ступай набери полную воды и неси сюда: станемъ объдъ варить». Цыганъ взялъ шкуру, потащиль къ колодцу — еле-еле порожнюю тащить, не то что съ водою. Пришель и давай оканывать кругомъ колодецъ. Змъй опять ждаль-ждаль, не выдержаль и побъжаль самь: «Что ты, брать, дълаешь?» — «Хочу колодець кругомь окопать да весь въ избу притащить, чтобъ не нужно было ходить по воду». — «Экой ты! много затъваешь! Чтобъ окопать, надо много времени». Опустиль змъй въ колодець шкуру, набраль полную воды, вытащиль и понесъ домой. «А ты, брать, — говорить цыгану, ступай пока въ лъсъ, выбери сухой дубъ и волоки въ избу: пора огонь разводить!» Цыганъ пошель въ лёсъ, началъ лыки драть да веревки вить, свиль длинную-длинную веревку и принялся дубы опутывать. Змёй ждаль-ждаль, не выдержаль, побъжаль самь: «Что такъ мъшкаешь?» — «Да вотъ хочу за разъ дубовъ двадцать запѣнить веревкою да и тащить всѣ съ кореньями, чтобъ надолго дровъ хватило!» — «Экой ты! все посвоему делаешь», сказаль змей, вырваль съ корнемъ самый толетый дубъ и поволокъ въ избу. Цыганъ притворился, что крвико сердить, надуль губы и сидить молча. Змви навариль говядины, зоветь его объдать, а онь съ сердцемъ отвъчаеть:

«Не хочу!» Воть змёй сожраль цёлаго вола, выниль вэловью шкуру воды и сталь цыгана допрашивать: «Скажи, брать, за что сердишься?» — «А за то: что я ни сдёлаю — все не такъ, все не по-твоему!» — «Ну, не сердись, помиримся!» — «Коли хочешь со мной помириться, поёдемъ ко мнё въ гости». — «Изволь, готовъ, брать!» Тотчасъ досталь змёй повозку, запрягь тройку что ни есть лучшихъ коней, и поёхали вдвоемъ въ цыганскій таборь. Стали подъёзжать; увидали цыганята своего батьку, бёгуть къ нему навстрёчу голые да во все горло кричать: «Батька пріёхаль! змёя привезь!» Змёй испугался спрашиваеть цыгана: «Кто это?» — «А это мои дёти! чай, голодны теперь; смотри, какъ за тебя примутся!» Змёй изъ повозки да бёжать; а цыганъ продаль тройку лошадей вмёстё съ повозкой и зажилъ себё принёваючи.

Народная сказка.

## Никита Кожемяка.

Въ старые годы проявился невдалекъ отъ Кіева страшный змъй. Много народа изъ Кіева потаскаль онъ въ свою берлогу, потаскаль и поълъ. Утащилъ змъй и царскую дочь, но не съълъ ее, а кръпко-накръпко заперъ въ своей берлогъ. Увязалась за царевной изъ дому маленькая собачонка. Какъ улетитъ змъй на промыселъ, царевна напишетъ записочку къ отцу, къ матери; привяжетъ записочку собачонкъ на шею и пошлетъ ее домой. Собачонка записочку отнесетъ и отвътъ принесетъ.

Воть разь царь и царица пишуть къ царевнъ: «узнай де отъ змѣя, кто его сильнъй». Стала царевна отъ змѣя допытываться и допыталась: «есть, — говорить змѣй, — въ Кіевѣ Никита Кожемяка — тотъ меня сильнъй». Какъ ушелъ змѣй на промысель, царевна и написала къ отцу, къ матери записочку: «есть де въ Кіевѣ Никита Кожемяка; онъ одинъ сильнъе змѣя; пошлите Никиту меня изъ неволи выручить».

Сыскаль царь Никиту и самъ съ царицею пошелъ его просить выручить ихъ дочку изъ тяжкой неволи. Въ ту пору мяль Кожемяка разомъ двѣнадцать воловьихъ кожъ. Какъ увидаль Никита царя — испугался: руки у Никиты задрожали и разорваль онъ разомъ всѣ двѣнадцать кожъ. Разсердился тутъ Никита, что его испугали и ему убытку падълали, и сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну не пошель.

Воть и придумали царь съ царицею собрать пять тысячь малолётнихъ сиротъ — осиротилъ ихъ лютый змёй — и послали ихъ просить Кожемяку освободить всю русскую землю оть великой бёды. Сжалился Кожемяка на сиротскія слезы, самь прослезился. Взялъ онъ 300 пудовъ пеньки, насмолиль ее смолою, весь пенькою обмотался и пошелъ. Подходитъ Никита къ змёйной берлогё; а змёй заперся, бревнами завалился и къ нему не выходить. «Выходи лучше въ чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу», сказалъ Кожемяка и сталъ уже бревна руками разбрасывать. Видить змёй бёду неминучую, некуда ему отъ Никиты спрятаться, вышелъ въ чистое поле.

Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалиль змёя на землю и хотёль его душить. Сталь туть змёй молить Никиту: «Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнёе нась съ тобою никого на свётё нёть; раздёлимь же весь свёть поровну: ты будешь владёть въ одной половинё, а я въ другой». — «Хорошо, — сказаль Никита, — надо же прежде межу проложить, чтобы потомъ спору промежъ насъ не было».

Сдѣлалъ Никита соху въ 300 пудъ, запрягъ въ нее змѣя п сталъ отъ Кіева межу прокладывать, борозду пропахивать; глубиной та борозда въ двѣ сажени съ четвертью. Провелъ Никита борозду отъ Кіева до самаго Чернаго моря и говоритъ змѣю: «Землю мы раздѣлили, теперь давай море дѣлить, чтобъ и о водѣ промежъ насъ спору не вышло». Стали воду дѣлить: вогналъ Никита змѣя въ Черное море, да тамъ его и утопилъ.

Сдѣлавши святое дѣло, воротился Никита въ Кіевъ, сталъ опять кожи мять, не взяль за свой трудъ ничего. Царевна же воротилась къ отцу, къ матери.

Борозда Никитина, говорять, и теперь кое-гдѣ по степи видна; стоить она валомъ сажени въ двѣ высотою. Кругомъ мужички пашутъ, а борозды не распахиваютъ: оставляютъ ее на память о Никитѣ Кожемякѣ.

## Баба-яга.

I.

Жили себъ дъдъ да баба; дъдъ овдовълъ и женился на другой женъ, а отъ первой жены осталась у него дъвочка. Злая мачеха ее не полюбила, била ее и думала, какъ бы вовсе извести. Разъ отецъ уъхалъ куда-то; мачеха и говоритъ дъвочкъ: «Поди къ своей теткъ, моей сестръ, попроси у ней иголочку и ниточку — тебъ рубашку сшить». А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Вотъ дъвочка не была глупа, да зашла прежде къ своей родной теткъ. — «Здравствуй, тетушка!» — «Здравствуй, родимая! Зачъмъ пришла?» — «Матушка послала къ своей сестръ попросить иголочку и ниточку — мнъ рубашку сшить».

Та ее и научаеть: «Тамъ тебя, племянушка, будеть березка въ глаза стегать — ты ее ленточкой перевяжи; тамъ тебв ворота будуть скрипъть и хлопать — ты подлей имъ подъ пяточки маслица; тамъ тебя собаки будуть рвать — ты имъ хлъба брось; тамъ тебъ котъ будеть глаза драть — ты ему вет

чины дай». Пошла дъвочка, воть идеть и пришла.

#### II.

Стоить хатка, а въ ней сидить баба-яга, костяная нога, и ткеть. «Здравствуй, тетушка!» — «Здравствуй, родимая!» — «Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку— мить рубашку сшить». — «Хорошо; садись покуда ткать». Воть дъвочка съла за кросна, а баба-яга вышла и говорить своей работниць: «Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смотри хорошенько: я хочу ею позавтракать». Дъвочка сидить ни жива ни мертва, вся перепуганная, и просить она работницу: «Родимая моя, ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, ръшетомъ воду носи», — и дала ей платочекъ. Баба-яга дожидается; подошла она къ окну и спрашиваеть: «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» — «Тку, тстушка, тку, милая!» Баба-яга и отошла, а дъвочка дала коту ветчины и спрашиваетъ: «Нельзя ли какъ-нибудь уйти отсюда?» — «Вотъ тебъ гребешокъ и полотенце, — говорить коть, — возьми

ихъ и убѣги; за тобою будетъ гнаться баба-яга, ты приклони ухо къ землѣ, и какъ заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце, — сдѣлается широкая-широкая рѣка; если жъ баба-яга перейдетъ черезъ рѣку и станетъ догопять тебя, ты опять приклони ухо къ землѣ, и какъ услышишь, что она близко, брось гребешокъ, — сдѣлается дремучій лѣсъ; сквозь него не проберется!»

#### III.

Дъвочка взяла полотенце и гребешокъ и побъжала: собаки хотъли ее рвать — она бросила имъ хлъбца, и онъ ее пропустили; ворота хотъли захлопнуться — она подлила имъ подъ ияточки маслица, и они ее пропустили; березка хотъла ей глаза выстегать — она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А котъ сълъ за кросна и ткетъ: не столько наткалъ, сколько напуталъ. Баба-яга подошла къ окну и спрашиваетъ: «Ткешь ли, илемянушка, ткешь ли, милая?» — «Тку, тетка, тку, милая», отвъчаетъ грубо котъ. Баба-яга бросилась въ хатку. увидъла, что дъвочка ушла, и давай бить кота и ругать, зачъмъ не выцарапалъ дъвочкъ глаза. «Я тебъ сколько служу, — говоритъ котъ, — ты мнъ косточки не дала, а она мнъ ветчинки дала».

Баба-яга накинулась на собакъ, на ворота, на березку и па работницу; давай всёхъ ругать и колотить. Собаки говорять ей: «Мы тебё сколько служимь, ты намъ горёлой корочки не бросила. а она намъ хлёбца дала»; ворота говорять: «Мы тебё сколько служимь, ты намъ водицы подъ пяточки не подлила, а она намъ маслица подлила»; березка говорить: «Я тебё сколько служу, ты меня ниточкой пе перевязала, а она меня ленточкой перевязала»; работница говорить: «Я тебё сколько служу, ты мнё тряночки не подарила, а она платочекъ подарила».

#### IV.

Баба-яга, костяная нога, поскоръй съла въ ступу, толкачомъ погоняетъ, номеломъ слъдъ заметаетъ, и пустилась въ ногоню за дъвочкой. Вотъ дъвочка приклопила ухо къ землъ и слышитъ, что баба-яга гопится, — и ужъ близко, взяла да и бросила полотенце: сдълалась ръка такая широкаяширокая!

Баба-яга прівхала къ ръкв и оть злости зубами заскрипъла; воротилась домой, взяла своихъ быковъ и пригнала къ ръкъ: быки выпили всю воду дочиста. Баба-яга пустилась опять въ погоню. Дъвочка приклопила ухо къ землъ и слышить, что баба-яга близко, бросила гребешокъ: сдълался лъсъ такой дремучій да страшный! Баба-яга стала его грызть, но сколько ни старалась, — не могла прогрызть и возвратилась назадъ.

#### Y.

А дѣдъ ужъ прівхаль домой и спрашиваеть: «Гдѣ же моя дочка?» — «Опа пошла къ тетушкѣ», говорить мачеха. Немного погодя, и дѣвочка прибѣжала домой: «Гдѣ ты была?» спрашиваеть стець. «Ахъ, батюшка, — говорить она, — такъ и такъ: меня матушка посылала къ теткѣ попросить иголочку съ ниточкой — мнѣ рубашку сшить, а тетка — баба-яга — меня съѣсть хотѣла». — «Какъ же ты ушла, дочка?» Такъ и такъ, разсказываеть дѣвочка. Дѣдъ, какъ узналъ все это, разсердился на женъ и разстрѣлялъ ее, а самъ съ дочкою сталъ жить, да поживать, да добра наживать, и я тамъ былъ, медъ-пиво пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не попало.

Народная сказка.

# Снѣгурочка.

I.

Жили па свътъ старикъ со старухой. Жили они хорошо, да вотъ горе: не было у нихъ дътей. Сильно тужили старики, что подъ старость пришлось имъ одинокими въкъ коротать, да ничего не подълаеть. Только у нихъ и радости было, что, на чужихъ дътей глядючи, утъшаться.

Вотъ разъ зимой сидять старикъ со старухой подъ окномъ и смотрять, какъ на улицъ ребятишки въ снъжки играють. А снъгъ только что выпалъ, бълый такой, рыхлый... Кончили ребята въ снъжки играть и стали изъ снъгу бабу лъпить. Старикъ и говорить:

- A что, старуха, не пойти ли и намъ на улицу, будемъ и мы бабу лёпить.
- Что жъ, пойдемъ, разгуляемся на старости! Только на что тебъ бабу? Слъпимъ лучше себъ дитя изъ снъгу, коли Богъ живого намъ не далъ.
- Что правда, то правда,— говорить старикь, взяль шапку и пошель на улицу.

#### II.

Принялись наши старики лѣпить дитя изъ снѣгу. Слѣпили туловище съ ручками и съ ножками, наложили сверху круглый комъ снѣгу и обгладили изъ него головку.

- Богъ въ помощь! кричитъ кто-то, проходя мимо.
- Спасибо, отвъчаетъ старикъ.
- Божья помощь на все хороша, говорить старуха.
- Что это вы дълаете?..
- Да воть, что видишь: Сивгурку!.. сказали, а сами опять за двло.

Вотъ вылѣпили они носикъ и подбородокъ; сдѣлали двѣ ямочки на лбу, и только что старикъ прочертилъ ротикъ, какъ вдругъ изъ него тепломъ пахнуло. Смотрятъ старики: ямочки на лбу стали уже на выкатѣ, и изъ нихъ проглядываютъ голубенькіе глазки, а потомъ и губки, какъ малиновыя, улыбаются.

«Что это, Господи! Не наваждение ли какое?» думаеть старикъ.

А кукла наклоняеть къ нему свою головку, точно живая, и шевелить ручками и ножками въ снъгу, словно грудное дитя въ пеленкахъ.

Задрожала старуха отъ радости и бросилась обнимать Сийгурочку.

— Ахъ ты, моя Спътурочка дорогая! — говорить старуха, обнимая свое нежданное дитя, и побъжала съ нимъ въ избу.

#### III.

Растеть Сивгурочка не по днямь, а по часамь, и что день, то все лучте.

Старикъ со старухой не парадуются на нее. И весело стало у нихъ въ домѣ. Дъвушки съ села приходятъ забавлять бабушкину дочку; разговариваютъ съ нею, поютъ ей пъсни,

играють съ нею во всякія игры, научають ее всему, какъ что у нихъ ведется.

А Снътурочка такая смышленая: все примъчаеть и перенимаеть. И стала она за зиму точно дъвочка лъть тринадцати: все разумъеть, обо всемъ говорить и такимъ сладкимъ голосомъ, что заслушаешься. А собою она — бъленькая, какъ снъть, глазки, какъ незабудочки; свътлорусая коса до пояса, одного румянца только нъть вовсе, словно живой кровинки въ тълъ нътъ. И всъ не налюбуются Снътуркою; старушка же въ ней и души не чаеть.

— Вотъ, — говоритъ она мужу, — даровалъ таки намъ Богъ

радость на старость!

#### IY.

Прошла зима. Занграло на небѣ весенисе солнце и пригрѣло землю. По проталинамъ зазеленѣла травка, и занѣлъ жаворонокъ.

Стали красны дёвицы хороводы по селу водить да пёсни пъть. А Снёгурочка что то скучна стала.

— Что съ тобою, дитя мое? — говорить ей старуха. — Не больна ли ты?

А Снъгурка отвъчаеть ей всякій разъ:

— Ничего, бабушка, я здорова.

Сомель послъдній снъгь. Зацвъли сады и луга; запъли соловей и всякая птица, и все въ Божьемъ міръ стало живъй и весельй. А Снъгурка еще сильнъе скучать стала и все прячется отъ солнца подъ тънь. Въ дождикъ и сумракъ она веселье становится.

А разъ какъ надвинулась сёрая туча да посыпала крупнымъ градомъ, Снёгурочка такъ обрадовалась, какъ иная не была бы рада и жемчугу перекатному. Когда же опять припекло солнце, и градъ растаялъ, Снёгурочка плакала по немъ да такъ сильно, какъ будто сама хотёла разлиться слезами.

#### Y.

Вотъ и весна прошла, насталъ Ивановъ день. Собрались дъвушки съ села на гулянье въ рощу, зашли къ Снъгуркъ и пристали къ бабушкъ:

— Пусти да пусти съ нами Снъгурку!

Старухѣ сначала не хотѣлось пускать ее, но потомъ подумала: «Авось, разгуляется Снѣгурочка!» и отпустила ее съ подругами въ лѣсъ на гулянки.

Пришли онъ въ лъсъ, и пошло у нихъ туть веселье: вили вънки, вязали пучки изъ цвътовъ и распъвали веселыя иъсни. А когда закатилось солнце, дъвушки разложили костерь изъ мелкаго хвороста, зажгли его и всъ въ вънкахъ стали въ рядъ одна за другою, а Снъгурочку поставили позади всъхъ.

— Смотри же, — сказали онъ, — какъ мы побъжимъ, такъ и ты бъги слъдомъ за нами, не отставай!

Воть стали дъвушки прыгать черезъ костеръ.

Вдругь что-то позади нихъ зашумѣло и жалобно такъ простонало «ay!» Оглянулись онѣ въ испугѣ, — нѣтъ никого. Смотрять другъ на дружку и не видятъ между собою Снѣгурки.

- A! върно, она спряталась, шалунья, и разбъжались искать ее, но никакъ не могутъ найти; кличуть, аукають, не отзывается.
- Куда бы это дёлась она? Видно, домой убёжала, сказали онё и пошли въ село, но Снёгурочки и въ селё не было.

Пскали ее на другой день, искали на третій; исходили всю рощу— кустикъ за кустикъ, деревцо за деревцо: нътъ Снъгурки, и слъдъ простылъ!

Долго горевали старикъ со старухою и плакали по своей дочкъ

Куда жъ дёлась Снёгурка?.. Лютый ли звёрь уволокъ ее въ дремуій лёсь, или хищная птица унесла къ синему морю? Иёть, не лютый звёрь унесь ее въ дремучій лёсь и не хищная птица унесла ее къ синему морю, а когда Снёгурка побёжала за подружками и вскочила въ огонь, — вдругъ потянулась она вверхъ легкимъ паромъ, свилась въ тонкое облачко и полетёла въ высоту поднебесную.

Народная сказка.

# Сказка объ Ивант - царевичт, жаръ - птицт и о стромъ волкт.

I.

Въ нёкоторомъ было царстве, въ нёкоторомъ государстве быль-жиль царь, по имени Выславъ Андроновичъ. У него было три сына царевича: первый — Дмитрій-царевичь, другой — Ва-силій-царевичь, а третій — Ивань-царевичь. У того царя Выслава Андроновича быль садъ такой богатый, что ни въ которомъ государствъ лучше того не было; въ томъ саду росли разныя дорогія деревья съ плодами и безь плодовь, и была у царя одна яблоня любимая, и на той яблонъ росли яблочки и все золотыя. Повадилась къ царю Выславу въ садъ летать жарь-пица; на ней перья золотыя, а глаза восточному хрусталю подобны. Летала она въ тоть садъ каждую ночь и садилась на любимую Выслава-царя яблоню, срывала съ нея золотыя яблоки и опять улетала. Царь Выславъ Андроновичъ весьма крушился о той яблонь, что жарь-птица много яблокь съ нея сорвала; почему призвалъ къ себъ трехъ своихъ сыновей и сказаль имь: «Тъти мен любезныя! кто изъ васъ можетъ поймать въ моемъ саду жаръ-птицу? кто изловить ее живую, тому еще при жизни моей отдамь половину царства, а по смерти и все». Тогда дъти его, царавичи, возопили единогласно: «Милостивый государь батюшка, ваше царское величество! мы съ великою радостью будемъ стараться ноймать жаръптицу живую».

На первую ночь пошель караулить въ садъ Дмитрій-царевичь и, усввшись подъ ту яблонь, съ которой жаръ-птица яблочки срывала, заснуль и не слыхаль, какъ та жаръ-птица прилетала и яблокъ весьма много ощипала. Поутру царь Выславъ Андроновичъ призваль къ себъ своего сына Дмитріяцаревича и спросилъ: «Что, сынъ мой любезный, видълъ ли ты жаръ птицу, или нътъ?» Онъ родителю своему отвъчалъ: «Нътъ, милостивый государь-батюшка, она эту ночь не прилетала». На другую ночь пошелъ въ садъ караулить жаръптицу Василій-царевичъ. Онъ сълъ подъ ту же яблонь и, сиди часъ и другой ночи, заснулъ такъ кръпко, что не слыхалъ, какъ жаръ-птица прилетала и яблочки щипала. Поутру царь Вы-

славъ призвалъ его къ себъ и спрашивалъ: «Что, сынъ мой любезный, видълъ ли ты жаръ-птицу, или нътъ?» — «Милостивый государь-батюшка, она эту ночь не прилетала».

На третью ночь пошель въ саль караулить Иванъ-царевичъ и съль подъ ту же яблонь; сидить онь часъ, другой и третій — вдругь освътило весь садъ такъ, какъ бы онъ многими огнями освъщенъ быль: прилетьла жаръ-итица, съла на яблоню и начала щинать яблочки. Иванъ-царевичъ подкрался къ ней такъ искусно, что ухватилъ ее за хвость; однако не могъ ее удержать: жаръ-птина вырвалась и полетела, и осталось у Ивана-царевича въ рукъ только одно перо изъ хвоста, за которое онь весьма кръпко держался. Поутру, лишь только царь Выславъ отъ сна пробудился, Иванъ царевичъ пошелъ къ нему и отдаль ему перышко жарь-птицы. Царь Выславь весьма быль обрадовань, что меньшому его сыну удалось хотя одно перо достать отъ жаръ-птицы. Это перо было такъ чудно и свътло, что ежели принесть его въ темную горницу, то оно такъ сіяло, какъ бы въ томъ поков было зажжено великое множество свъчь. Царь Выславь положиль то перышко въ свой кабинеть, какъ такую вещь, которая должна въчно храниться. Съ техъ поръ жаръ-птица не летала уже въ садъ.

#### II.

Царь Выславъ опять призвалъ къ себъ дътей своихъ и говориль имь: «Дети мои любезныя! поезжайте, я даю вамь благословеніе, отыщите жаръ-птицу и привезите ко мив живую; а что прежде я объщаль, то, конечно, получить тоть, кто жаръ-птицу ко мнъ привезетъ». Дмитрій и Василій-царевичи начали пивть злобу на меньшого своего брата Ивана-царевича, что ему удалось выдернуть у жаръ-птицы изъ хвоста перо; взяли они у отца благословение и побхали двое отыскивать жаръ-птицу. А Иванъ-царевичъ также началъ у родителя своего просить на то благословенія. Царь Выславь сказаль ему: «Сынъ мой любезный, чадо мое милое! ты еще молодъ и къ такому дальнему и трудному пути не привычень; зачёмъ тебв оть меня отлучаться? Въдь братья твои и такъ пожхали. Ну, ежели и ты отъ меня увдешь, и вы всв трое долго не возвратитесь? Я уже при старости и хожу подъ Богомъ; ежели во время отлучки вашей Господь Богь отыметь мою жизнь, то

кто, вмѣсто меня, будеть управлять моимъ царствомъ? Тогда можеть сдѣлаться бунтъ и несогласіе между нашимъ народомъ, а унять будетъ некому; или непріятель подъ наши области подступить, а управлять войсками нашими будетъ некому». Однако сколько царь Выславъ ни старался удерживать Ивана-царевича, но никакъ не могъ не отпустить его, по его неотступной просьбѣ. Иванъ-царевичъ взялъ у родителя своего благословеніе, выбралъ себѣ коня и поѣхалъ въ путь — и ѣхалъ, самъ не зная, куда ѣдетъ.

Ѣдучи путемъ-дорогою, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, — скоро сказка сказывается, да не скоро дёло дёлается, — наконецъ, прівхаль онъ въ чистое поле, въ зеленые луга. А въ чистомъ полё стоитъ столбъ, а на столбу написаны эти слова: «Кто повдетъ отъ столба сего прямо, тотъ будетъ голоденъ и холоденъ; кто повдетъ въ правую сторону, тотъ будетъ здравъ и живъ, а конь его будетъ мертвъ; а кто повдетъ въ лѣвую сторону, тотъ самъ будетъ убитъ, а конь живъ и здравъ останется». Иванъ-царевнчъ прочелъ эту надпись и повхаль въ правую сторону, держа на умв: хотя конь его и убитъ будетъ, зато самъ живъ останется и со временемъ можетъ достать себъ другого коня. Онъ вхалъ день, другой и третій — вдругъ вышелъ ему навстрвчу пребольшой сврый волкъ и сказалъ: «Охъ ты, гой еси, молодой юноша Иванъцаревнчъ! въдь ты читалъ на столбъ написано, что конь твой будетъ мертвъ, такъ зачъмъ сюда вдешь?» Волкъ вымолвилъ эти слова, разорвалъ коня Ивана-царевича надвое и пошелъ прочь въ сторону.

#### III.

Иванъ царевичъ вельми сокрушался по своемъ конѣ, заилакалъ горько и пошелъ пѣшій. Онъ шелъ цѣлый день и
усталъ несказанно, и только что хотѣлъ присѣсть отдохнуть,
вдругъ нагналъ его сѣрый волкъ и сказалъ ему: «Жаль мнѣ
тебя, Иванъ-царевичъ, что ты пѣшъ изнурплся; жаль мнѣ и
того, что я заѣлъ твоего добраго коня. Добро! садись на меня,
на сѣраго волка, и скажи, куда тебя везти и зачѣмъ?» Иванъцаревичъ сказалъ сѣрому волку, куда ему ѣхать надобно; и
сѣрый волкъ помчался съ нимъ пуще коня, и черезъ нѣкоторое
время, какъ разъ ночью, привезъ Ивана-царевича къ каменной

стѣнѣ негораздо высокой, остановился и сказаль: «Ну, Иванъцаревичь! слѣзай съ меня, съ сѣраго волка, и полѣзай черезъ эту каменную стѣну: туть за стѣной садь, а въ томъ саду жаръ-птица сидить въ золотой клѣткѣ. Ты жаръ-птицу возьми, а золотую клѣтку не трогай: ежели клѣтку возьмешь, то тебѣ оттуда не уйти будеть: тебя тотчасъ поймають!»

Иванъ-паревичъ перелъзъ черезъ каменную стъну въ садъ, увидёль жаръ-птицу въ золотой клёткё и очень на нее прельстился. Вынуль птицу изъ клётки и пошель назадь, да потомъ одумался и сказаль самь себъ: «Что я взяль жарь-птицу безь кльтки, куда я ее посажу?» Воротился, и лишь только сияль золотую клётку, то вдругь пошель стукь и громь по всему саду, ибо къ той золотой клъткъ были струны проведены. Караульные тотчасъ проснулись, прибъжали въ садъ, поймали Иванапаревича съ жаръ-птицею и привели къ своему царю, котораго звали Долматомъ. Царь Долмать весьма разгиввался на Иванацаревича и вскричалъ на него громкимъ и сердитымъ голосомъ: «Какъ не стыдно тебъ, младой юноша, воровать! Да кто ты таковъ, и которыя земли, и какого отца сынъ, и какъ тебя по имени зовуть?» Иванъ-царевичъ ему молвилъ: «Я есмь изъ царства Выславова, сынъ царя Выслава Андроновича, а зовуть меня Иванъ-царевичъ. Твоя жаръ-птица повадилась къ намъ летать въ садъ по всякую ночь и срывала съ любимой отна моего яблони золотыя яблочки и почти все дерево испортила: для того послаль меня мой родитель, чтобъ сыскать жаръптицу и къ нему привезть». — «О ты, младой юноша, Иванъцаревичъ! — молвилъ царь Долматъ. — Притоже ли такъ дёлать, какъ ты сделаль? Ты бы пришель ко мне, я бы тебе жаръптицу честью отдаль; а теперь хорошо ли будеть, когда я разошлю во всв государства о тебв объявить, какъ ты въ моемъ государствъ нечестно поступилъ? Однако слушай, Иванъцаревичъ! ежели ты сослужишь мив службу: съвздишь за тридесять земель, въ тридесятое государство и достанешь мив отъ царя Афрона коня златогриваго, то я тебя въ твоей винъ прощу и жаръ-птицу съ великою честью отдамъ; а ежели не сослужишь этой службы, то дамь о тебъ знать во всъ государства, что ты нечестный ворь». Пванъ-паревичь пошель отъ цари Долмата въ великой печали, объщая ему достать коня златогриваго.

#### IV.

Пришелъ онъ къ сърому волку и разсказалъ ему обо всемъ, что царь Долмать говорилъ. «Охъ ты, гой еси, младой юноша, Иванъ-царевичъ, —молвилъ ему сърый волкъ, —для чего ты слова моего не слушался и взялъ золотую клътку?»—«Виноватъ я предъ тобою», сказалъ волку Пванъ-царевичъ. «Добро, быть такъ! — молвилъ сърый волкъ. —Садись на меня, на съраго волка: я тебя свезу, куда тебъ надобно». Иванъ-царевичъ сълъ сърому волку на спину; а волкъ побъжалъ такъ скоро, аки стръла, и бъжалъ онъ долго ли, коротко ли, наконецъ, прибъжалъ въ государство царя Афрона ночью. И, пришедши къ бълокаменнымъ царскимъ конюшнямъ, сърый волкъ Ивану-царевичу сказалъ: «Ступай, Иванъ-царевичъ, въ эти бълокаменныя конюшни (теперь караульные конюхи всъ кръпко спять) и бери ты коня златогриваго. Только тутъ на стънъ виситъ золотая узда, ты ея не бери, а то худо тебъ будеть».

Иванъ-паревичъ, вступая въ бълокаменныя конюшни, взялъ коня и пошель было назадь; но увидёль на стёнё золотую узду и такъ на нее прельстился, что снялъ ее съ гвоздя, и только что сняль, какъ вдругь пошель громъ и шумъ по всвмъ конюшнямь, потому что къ той уздъ были струны проведены. Караульные конюхи тотчась прибъжали, Ивана-царевича поймали и повели къ царю Афрону. Царь Афронъ началъ его спрашивать: «Охъ ты, гой еси, младой юноша! скажи мнъ, изъ котораго ты государства, и котораго отца сынь, и какъ тебя по имени зовуть?» На то отвъчалъ ему Иванъ-царевичъ: «Я самъ изъ царства Выславова, сынъ царя Выслава Андроновича, а зовуть меня Иваномъ-царевичемъ». — «Охъ ты, младой юноша, **Пванъ-царевичъ,** — сказалъ ему царь Афронъ, — честнаго ли рыцаря это дёло, которое ты сдёлаль? Ты бы пришель ко мнё, я бы тебъ коня златогриваго съ честію отдаль. А теперь хорошо ли будеть, когда я разошлю во всъ государства объявить, какъ ты нечестно въ моемъ государствъ поступиль? Однако слушай, Иванъ-царевичъ! ежели ты сослужишь миъ службу и събздишь за тридевять земель, въ тридевятое государство и достанешь мит королевну Елену Прекрасную, въ которую я давно и душою и сердцемь влюбился, а достать не могу, то я тебъ эту вину прощу и коня златогриваго съ волотою уздою честью отдамь. А ежели этой службы мив не сослужишь, то я о тебв дамь знать во всв государства, что ты нечестный ворь, и пропишу все, какъ ты въ моемъ государствв дурно сдвлаль». Тогда Иванъ-царевичъ обвщался царю Афрону королевну Елену Прекрасную достать, а самь пошель изъ палать его и горько заплакаль.

V.

Пришель къ сърому волку и разсказалъ все, что съ нимъ случилося. «Охъ ты, гой еси, младой юноша, Иванъ-царевичъ! — молвиль ему сърый волкъ. — Для чего ты слова моего не послушался и взяль золотую узду?» — «Виновать я предъ тобою», сказаль волку Иванъ-царевичъ. «Добро, быть такъ! — продолжаль сърый волкъ. — Садись на меня, на съраго волка: я тебя свезу, куда тебъ надобно». Иванъ-царевичъ сълъ сърому волку на спину, а волкъ побъжаль такъ скоро, какъ стръла, и бъжаль онъ, какъ бы въ сказкъ сказать, недолгое время и, наконецъ, прибъжаль въ государство королевны Елены Прекрасной. И, пришедши къ золотой ръшеткъ, которая окружала чудесный садъ, волкъ сказалъ Ивану-царевичу: «Ну, Иванъцаревичъ! слъзай теперь съ меня, съ съраго волка, и ступай назадъ по той дорогъ, по которой мы сюда пришли, и ожидай меня въ чистомъ полъ, подъ зеленымъ дубомъ».

Иванъ-царевичъ пошелъ, куда ему велъно. Сърый же волкъ сёль близь той золотой рёшетки и дожидался, покуда пойдеть прогуляться въ садъ королевна Елена Прекрасная. Къ вечеру, когда солнышко стало гораздо опускаться къ западу, почему и въ воздухъ было не очень жарко, королевна Елена Прекрасная пошла въ садъ прогуливаться со своими нянюшками и съ придворными боярынями. Когда она вошла въ садъ и подходила къ тому мъсту, гдъ сърый волкъ сидъль за ръшеткою, вдругь сфрый волкъ перескочиль черезъ решетку въ садъ и ухватилъ королевну Елену Прекрасную, перескочилъ назадъ и побъжаль съ нею что есть силы-мочи. Прибъжаль въ чистое поле, подъ зеленый дубъ, гдъ его Иванъ-царевичъ дожидался, и сказалъ ему: «Пванъ-царевичъ! садись поскорве на меня, на съраго волка». Иванъ-царевичъ сълъ на него, а сърый волкъ помчаль ихъ обоихъ къ государству царя Афрона. Няньки и мамки и вев боярыни придворныя, которыя гуляли въ саду съ



В. "М. Васнецовъ. Иванъ-царевичъ на съромъ волкъ.

прекрасною королевной Еленой, побѣжали тотчасъ во дворецъ и послали въ погоню, чтобы догнать сѣраго волка; однако сколько гонцы ни гнались, не могли нагнать и воротились назадъ.

#### YI.

Иванъ-царевичъ, сидя на съромъ волкъ виъстъ съ прекрасной королевной Еленой, возлюбилъ ее сердцемъ, а она Ивана-цавича; когда сърый волкъ прибъжалъ въ государство царя Афрона, и Ивану-царевичу надобно было отвести прекрасную королевну Елену во дворецъ и отдатъ царю, тогда царевичъ весьма запечалился и началъ слезно плакатъ. Сърый волкъ спросилъ его: «О чемъ ты плачешь, Иванъ-царевичъ?» На то ему Иванъ-царевичъ отвъчалъ: «Другъ мой, сърый волкъ! калъ мнъ, доброму молодцу, не плакатъ и не крушиться? Я сердцемъ возлюбилъ прекрасную королевну Елену, а теперъ долженъ отдатъ ее царю Афрону за коня златогриваго; а ежели ея не отдамъ, то царъ Афронъ обезчеститъ меня во всъхъ государствахъ». — «Служилъ я тебъ много, Иванъ-царевичъ, — сказалъ сърый волкъ: — сослужу и эту службу. Слушай, Иванъ-царевичъ: я сдълаюсь прекрасной королевной Еленой, и ты меня отвези къ царю Афрону и возьми коня златогриваго; онъ меня почтетъ за настоящую королевну. И когда ты сядешь на коня златогриваго и уъдешь далеко, тогда я выпрошусь у царя Афрона въ чисто поле погулятъ; и какъ опъ меня отпуститъ съ нянюшками и съ мамушками и со всъми придворными боярынями, и я буду съ ними въ чистомъ полѣ, тогда ты меня вспомяни—и я опять у тебя буду».

Сърый волкъ вымолвилъ эти ръчи, ударился о сыру-землю и сталъ прекрасною королевною Еленой, такъ что никакъ и узнать нельзя, чтобы то не она была. Иванъ-царевичъ взялъ съраго волка, пошелъ во дворецъ къ царю Афрону, а прекрасной королевнъ Еленъ велълъ дожидаться за городомъ. Когда Иванъ-царевичъ пришелъ къ царю Афрону съ мнимою Еленою Прекрасною, то царь вельми обрадовался въ сердцъ своемъ, что получилъ такое сокровище, котораго онъ давно желалъ. Онъ принялъ ложную королевну, а коня златогриваго вручилъ Ивану-царевичу. Иванъ-царевичъ сълъ на того коня и выъхалъ за городъ, посадилъ съ собою Елену Прекрасную и поъхалъ, держа

путь къ государству царя Долмата. Сърый же волкъ живетъ у царя Афрона день, другой и третій, вмъсто прекрасной королевны Елены, а на четвертый день пришелъ къ царю Афрону проситься въ чистомъ полъ погулять. чтобъ разбить тоскупечаль лютую. Какъ возговорилъ ему царь Афронъ: «Ахъ, прекрасная моя королевна Елена! я для тебя все сдълаю, отпущу тебя въ чисто поле погулять». И тотчасъ приказалъ нянюшкамъ и мамушкамъ и всъмъ придворнымъ боярынямъ съ прекрасною королевною птти въ чистое поле гулять.

#### VII.

Ивант же царевичь вхаль путемь-дорогою съ Еленою Прекрасною, разговариваль съ нею и забыль было про съраго волка; да потомъ вспоминлъ: «Ахъ, гдъ-то мой сърый волкъ?» Вдругь откуда ни взялся,—сталь онь предъ Иванъ-царевичемь и сказаль ему: «Садись, Иванъ-царевичь, на меня, на съраго волка, а прекрасная королевна пусть ъдеть на конъ златогривомъ». Пванъ-царевичъ сълъ на съраго волка, и по-ъхали они въ государство царя Долмата. Бхали они долго ли, коротко ли и, добхавъ до того государства, за три версты отъ города остановились. Иванъ-царевичъ началъ просить съраго волка: «Слушай ты, другъ мой любезный, сърый волкь! сослужиль ты мий много службъ, —сослужи мий и послёднюю; а служба твоя будеть воть какая: не можешь ли ты оборотиться въ коня златогриваго на мъсто этого, потому что съ этимъ златогривымъ конемъ мнъ разстаться не хочется». Вдругь сфрый волкъ ударился о сырую землю-и сталь конемъ златогривымь; Пванъ-даревичъ, оставя прекрасную королевну Елену въ зеленомъ лугу, сълъ на съраго волка и поъхалъ во дворець къ царю Долмату. И какъ скоро туда прівхаль, царь Долмать увидвлъ Ивана-царевича, что вдеть онъ на конв глатагривомъ, весьма обрадовался, тотчасъ вышель изъ палатъ своихъ, встрътилъ царевича на широкомъ дворъ, поцъловалъ его въ уста сахарныя, взяль его за правую руку и повель въ палаты бълокаменныя. Царь Долмать для такой радости велълъ сотворить пиръ, и они съли за столы дубовые, за скатерти браныя; пили, вли, забавлялися и веселилися ровно два дня, а на третій день царь Долмать вручиль Ивану-царевичу жарьптицу съ золотою клъткою. Царевичъ взялъ жаръ-птицу, по-

шель за городь, свль на коня златогриваго вмёстё съ прекраспой королевной Еленою и повхаль въ свое отечество, въ государство царя Выслава Андроповича. Царь же Долмать в думаль на другой день своего коня златогриваго объёздить въ чистомъ поль; вельль его освдлать, потомь свль на него и повхаль въ чистое поле, и лишь только разъярилъ коня, какъ онъ сбросиль съ себя царя Долмата и, оборотясь попрежнему въ съраго волка, побъжалъ и нагналъ Ивана-царевича. «Иванъцаревичь, — сказаль онъ, — садись на меня, на страго волка, а королевна Елена Прекрасная пусть ъдеть на конъ златогривомъ». Иванъ-царевичь сълъ на съраго волка, и поъхали они въ путь. Какъ скоро довезъ сърый волкъ Ивана-царевича до тъхъ мъстъ, гдъ его коня разорваль, онъ остановился и сказаль: «Ну, Иванъ-царевичъ! послужилъ я тебъ довольно върою и правдою. Воть на семъ мъстъ разорваль я твоего коня надвое, до этого мъста и довезъ тебя. Слъзай съ меня, съ съраго волкатеперь есть у тебя конь златогривый, такъ ты сядь на него н повзжай, куда тебъ надобно; а я тебъ больше не слуга». Стрый волкъ вымолвилъ эти слова и побъжалъ въ сторону; а Иванъ-царевичъ заплакалъ горько по стромъ волкъ и по-Вхаль въ путь свой съ прекрасною королевною.

#### VIII.

Долго ли, коротко ли вхаль онъ съ прекрасною королевною Еленою на конв златогривомь и, не довхавъ до своего государства за двадцать версть, остановился, слёзь съ коня и вмёстё съ прекрасною королевною легь отдохнуть отъ солнечнаго зноя подъ деревомъ; коня златогриваго привязаль къ тому же дереву, а клётку съ жаръ-птицею поставиль подлёсебя. Лежа на мягкой травв и ведя разговоры полюбовные, они крёпко уснули. Въ то самое время братья Ивана-царевича Дмитрій и Василій-царевичи, вздя по разнымъ государствамъ и не найдя жаръ-птицы, возвращались въ свое отечество съ порожними руками; нечаянно навхали опи на своего соннаго брата Ивана-царевича съ прекрасною королевною Еленою. Увидя на травв коня златогриваго и жаръ-птицу въ золотой клёткв, всеьма на пихъ прельстились и вздумали брата своего Ивана-царевича убить до-смерти. Дмитрій-царевичъ выпуль изъ ноженъ мечъ свой, заколоть Ивана-царевича и изрубиль его на

мелкія части; потомъ разбудилъ прекрасную королевну Елену и началь ее спрашивать: «Прекрасная дъвица! котораго ты государства, и какого отца дочь, и какъ тебя по имени зовуть?» Прекрасная королевна Елена, увидя Ивана-паревича мертваго, крыню испугалась, стала плакать горькими слезами и во слезахъ говорила: «Я-королевна Елена Прекрасная, а досталъ меня Иванъ-паревичъ, котораго вы злой смерти предали. Вы тогда бъ были добрые рыцари, если бъ вывхали съ нимъ въ чистое поле да живого побъдили, а то убили соннаго, и тъмъ какую себф похвалу получите? Сонный человфкъ-что мертвый!» Тогда Дмитрій-царевичь приложиль свой мечь къ сердцу прекрасной королевны Елены и сказаль ей: «Слушай, Елена Прекрасная! ты теперь въ нашихъ рукахъ; мы повеземъ тебя къ нашему батюшкъ, царю Выславу Андроновичу, и ты скажи ему, что мы тебя достали и жарь-птицу и коня златогриваго. Ежели этого не скажешь, сейчась тебя смерти предамь !» Прекрасная королевна Елена испугалась смерти, объщалась имъ и клялась всею святынею, что будеть говорить такъ, какъ ей вельно. Тогда Дмитрій-царевичь съ Василіемъ-царевичемъ начали метать жеребей, кому достанется прекрасная королевна Елена и кому конь златогривый. И жеребей паль, что прекрасная королевна должна достаться Василію-царевичу, а конь златогривый Дмитрію-царевичу. Тогда Василій царевичъ взялъ прекрасную королевну Елену, посадилъ на своего добраго коня, а Дмитрій царевичь сёль на коня златогриваго и взяль жарьптицу, чтобы вручить ее родителю своему, царю Выславу Андроновичу, и побхали въ путь.

### IX.

Иванъ-царевичъ лежалъ на томъ мѣстѣ ровно тридцать дней; въ то время набѣжаль на него сѣрый волкъ и узналъ по духу Ивана-царевича. Захотѣлъ помочь ему—оживить, да не зналь, какъ это сдѣлать. Въ то самое время увидѣлъ сѣрый волкъ одного ворона и двухъ воронять, которые летали надъ трупомъ и хотѣли спуститься на землю и наѣсться мяса Ивана-царевича. Сѣрый волкъ спрятался за кустъ, и какъ скоро воронята спустились на землю и начали ѣсть тѣло Ивана-царевича, онъ выскочилъ изъ-за куста, схватилъ одного вороненка и хотѣлъ было разорвать его надвое. Тогда воронъ спустился

на землю, сёль поодаль отъ сёраго волка и сказаль ему: «Охъ, ты гой еси, сёрый волкъ, не трогай моего младого дётища, въдь онъ тебъ ничего не сдълаль». — «Слушай, воронь вороновичъ, — молвилъ сфрый волкъ, — я твоего дътища не трону и отпущу здрава и невредима, когда ты миъ сослужишь службу: слетаешь за тридесять земель, въ тридесятое государство и принесешь мив мертвой и живой воды». На то воронь воро-новичь сказаль сфрому волку: «Я тебф службу эту сослужу, только не тронь ничёмъ моего сына» Выговоря эти слова, воронъ полетёлъ и скрылся изъ виду. На третій день воронъ прилетъть и принесъ съ собой два пузырька: въ одномъ-живая вода, въ другомъ — мертвая, и отдалъ тъ пузырьки сърому волку. Сфрый волкъ взялъ пузырьки, разорваль вороненка надвое, спрыснулъ мертвою водою-и тотъ вороленовъ сросси; спрыснуль живою водой—вороненокъ встрепенулся и полетъль. Потомъ сърый волкъ спрыснулъ Ивана-царевича мертвою водою-его тело срослося, спрыснуль живою водою-Иванъцаревичъ всталъ и промолвилъ: «Ахъ, куды какъ я долго спаль!» На то сказаль ему сърый волкь: «Да, Ивань-царевичь, спать бы тебъ въчно, кабы не я: въдь тебя братья изрубили и прекрасную королевну Елену, коня златогриваго и жаръ-птицу увезли съ собою. Теперь посившай, какъ можно скорве, въ свое отечество: братъ твой Василій-царевичъ женится се-годия на твоей невъсть—на прекрасной королевиъ Елегъ. А чтобъ тебё поскорве туда поспёть, садись лучше па меня, на свраго волка; я тебя на себъ донесу». Ивань-царевичь съль на свраго волка; волкъ побъжалъ съ нимъ въ государство царя Выслава Андроновича, и долго ли, коротко ли прибъжали къ городу.

#### X.

Иванъ-царевичъ слѣзъ съ сѣраго волка, пошелъ въ городъ и, пришедши во дворецъ, засталъ, что братъ его Василій-царевичъ женится на прекрасной королевиѣ Еленѣ, воротился съ нею отъ вѣнца и сидитъ за столомъ. Иванъ-царевичъ вошелъ въ палаты, и какъ скоро Елена прекрасная увидала его, тэтчасъ выскочила изъ-за стола, начала цѣловать его въ уста сахарныя и закричала: «Вотъ мой любезный женихъ Иванъ-царевичъ, а не тотъ злодъй, который за столомъ сидитъ!»

Тогда царь Выславъ Андроновичъ всталъ съ мъста и началъ прекрасную королевну спрашивать: что бы такое то значило, о чемъ она говорила? Елена прекрасная разсказала ему всю истинную правду, что и какъ было; какъ Иванъ-царевичъ добылъ ее, коня златогриваго и жаръ-птицу, какъ старшіе братья убили его соннаго до-смерти и какъ стращали ее, чтобъ говорила, будто все это они достали. Царь Выславъ весьма осердился на Дмитрія и Василія-царевичей и посадилъ ихъ вътемницу; а Иванъ-царевичъ женился на прекрасной королевнъ Еленъ и началъ съ нею жить дружно, полюбовно, такъ что одинъ безъ другого ниже единой минуты пробыть не могли.

Народная сказка.

## Сивко-бурко, въщій воронко.

L

Жиль-быль старикъ; у него было три сына. Третій-то Иванъ-дуракъ, ничего не дълалъ, только на печи сидълъ да сморкался. Отець сталь умирать и говорить: «Дети! какъ я умру, вы поочередно ходите на могилу ко мнъ спать три ночи»,-и умеръ. Старика схоронили. Приходитъ ночь: надо большому брату ночевать на могиль, а ему-кое льнь, кое боптся; онъ н говорить малому брату: «Ночуй за меня, ты ничего же не дълаешь!» Иванъ-дуракъ собрался, пришелъ на могилу, лежить. Въ полночь вдругъ могила разступилась, старикъ выходить и спрашиваеть: «Кто туть? ты, большой сынь?»— «Нъть, батюшка! я Иванъ-дуракъ». — «Что же большой-отъ сынъ не пришель?»—«А онъ меня послаль, батюшка!»—«Ну, твое счастье!» Старикъ свистнулъ молодецкимъ посвистомъ, гайкнуль богатырскимъ голосомъ: «Сивко-бурко, въщій вогонко! стань передо мной, какъ листь передъ травой!» Конь бъжить, только земля дрожить, изъ очей искры сыплются, изъ нозпрей дымъ столбомъ. Прибъжалъ и сталъ какъ вкопанный, спрашиваеть: «Что велишь?» — «Воть тебъ, сынь мой, добрый конь; а ты, конь, служи ему, какъ мив служиль». Проговориль это старикъ, легь въ могилу. Иванъ-дуракъ погладилъ, ноласкаль снвко и отпустиль, самь домой пошель. Дома спрашивають братья: «Что, дуракъ, ладно ли ночевалъ?» — «Очень ладно,

братья !» Другая ночь приходить. Середній брать и говорить: «Иванъ-дуракъ! поди на могилу-то къ батюшкъ, ночуй за меня». Иванъ-дуракъ, не говоря ни слова, собрался, пришелъ на могилу и легь. Въ полночь могила раскрылась, отецъ вышель, спрашиваеть: Ты, середній сынь?» — «Н'ять, я же опять, батюшка». Старикъ свистнулъ-гайкнулъ: «Сивко-бурко, въщій воронко!» Конь бъжить, земля дрожить, изъ очей пламя пышеть, изъ ноздрей дымъ столбомъ. «Ну, бурко, какъ мив служиль, такъ служи и сыну моему. Ступай теперь!» Бурко убъжаль, старикъ легь въ могилу, а Иванъ-дуракъ пошелъ домой. Братья спрашивають: «Ладно ли ночеваль?» — «Очень ладно, братья». На третью ночь Иванова очегедь; онь не дожидается наряду, собрался и пошель. Въ полночь опять старикъ вышелъ изъ могилы, свистнулъ-гайкнулъ: «Сивко-бурко, въщій воронко!» Воронко бъжитъ — земля дрожитъ, изъ очей пламя пышеть, изъ ноздрей дымъ столбомъ. «Ну, воропко, какъ миъ служилъ, такъ и сыну моему служи». Сказалъ это ста-рикъ, простился съ сыномъ и легъ въ могилу. Иванъ-дуракъ погладиль воронка и отпустиль, самь пошель домой. Братья спрашивають: «Каково, дуракь, ночеваль?» — «Очень ладио, братья.

II.

Живуть; двое братьевъ работають, а дуракъ ничего. Вдругъ отъ царя кличь: кто на борзомь конъ поцълуетъ царевну въ окошко въ терему на двънадцати вънцахъ, за того ее и замужъ отдасть. Братья собираются вхать смотръть, а Пванъ-дуракъ сидить на печи за трубой и говоритъ: «Братья, дайте мнъ лошадь, я поъду, посмотрю тоже».—«Э! сиди, дуракъ, на печи; чего ты поъдешь? людей, что ли, смъшить!» Нъть, отъ дурака отступу нъту! братья не могли отбиться. «Ну, возьми, дуракъ, вонъ трехногую кобыленку», — сами уъхали. Иванъ-дуракъ поъхалъ въ чисто поле, въ широко раздолье, кобыленку заръзалъ, кожу сиялъ, на плетень повъсилъ, а мясо воронамъ бросилъ; самъ свистнулъ молодецкимъ посвистомъ, гайкнулъ богатырскимъ голосомъ: «Сивко-бурко, въщій воронко!» Конь бъжитъ — земля дрожитъ, изъ очей пламя пышетъ, изъ поздрей дымъ столбомъ. Иванъ-дуракъ въ одно ушко залъзъ — напился, наълея; въ другое вылъзъ — одълся, сталъ такимъ молодцомъ,

что ни въ сказкъ сказать ни перомъ написать, не узнать и братьямь! Съть на сивка и поъхалъ царевну добывать. Народу тутъ было видимо-невидимо. Завидъли молодца, вст начали смотръть. Иванъ-дуракъ съ размаху на конъ скочилъ— не досталъ до царевны только черезъ три вънца. Видъли, откуда иріъхалъ, а не видали, куда уъхалъ! Онъ коня отпустилъ, самъ пришелъ домой, сълъ на нечь. Братья пріъзжають, сказываютъ женамъ: «Ну, жены, какой молодецъ пріъзжалъ, такъ мы такого сроду не видали! не досталъ до царевны только черезъ три бревна. Видъли, откуда пріъхалъ, не видали, куда уъхалъ!» Иванъ дуракъ сидитъ на печи и говоритъ: «Братья, не я ли тамъ былъ?» — «Куда тебъ къ чорту быть! Сиди, дуракъ, на нечи да протирай носъ-отъ».

#### III.

Черезъ нъкоторое время отъ царя тотъ же кличъ. Братья опять стали собираться, и Пванъ-дуракъ лошади проситъ. «Сиди, дуракъ, дома! другую лошадь ты станешь переводить!» Нътъ, отбиться не могли, велъли опять взять хромую кобылицу. Онъ и ту закололъ, кожу развёсилъ на плетий, а мясо воронамь бросиль; самь свистнуль молодецкимь посвистомь, гайкнуль богатырскимъ голосомъ: «Сивко-бурко, въщій воронко!» Бурко бъжить — земля дрожить, изъ очей пламя пышеть, изъ ноздрей дымъ столбомъ. Иванъ-дуракъ въ правое ухо залъзъ одёлся, выскочиль въ лёвое — молодцомъ сдёлался, сёлъ на коня, повхаль, не досталь царевны только за два бревна. Видвли, откуда прівхаль, а не видали, куда увхаль! Бурка отпустиль, а самь пошель домой, сёль на печь. Братья пріёхали и сказывають: «Бабы! тоть же молодець прівзжаль, да не досталь царевны только за два бревна!» Ивань-дуракъ говорить: «Братья, не я ли тамъ былъ?» — «Сиди, дуракъ! гдъ у чорта былъ!»

### IV.

Черезъ немного время отъ царя опять кличъ. Братья собираются, и Иванъ-дуракъ лошадь проситъ. «Сиди, дуракъ, дома! докуда лошадей-то у насъ стапешь переводить!» Нътъ, бились-бились, отбиться не могли, велъли взять худую

кобыленку; сами уфхали. Иванъ-дуракъ и ту заръзалъ, самъ свистнулъ молодецкимъ посвистомъ, гайкнулъ богатырскимъ голосомъ: «Сивко-бурко, въщій воронко!» Воронко бъжитъ — земля дрожитъ, изъ очей пламя пышетъ, изъ ноздрей дымъ столбомъ. Иванъ-дуракъ въ одно ушко влъзъ, въ другое вылъзъ: сталъ молодцомъ, сълъ на коня и поъхалъ. Доъхалъ до царскихъ чертоговъ, подскочилъ на всъ двънадцатъ въщовъ, поцъловалъ царевну во сахарны уста, а она ему въ лобъ звъзду и припечатала для памяти. Видъли, откуда пріъхалъ, а не видали, куда уъхалъ! Онъ воронка отпустилъ, пошелъ домой, голову тряпицей повязалъ, сълъ на печь, охаетъ, будто голова разболълась. Братья пріъхали, сказывають: «Ну, хозяйки, тотъ же молодецъ, какъ прискакалъ, такъ царевну и поцъловалъ». Иванъ-дуракъ сидитъ за трубой и говоритъ: «Братья, не я ли тамъ былъ?» — «Сиди, дуракъ! гдъ ты у чорта былъ!»

### γ.

Черезъ немного время царь сдёлаль пиръ, созываеть всёхъ князей, бояръ, купцовъ, мъщанъ и крестьянъ. И Пвановы братья повхали; Иванъ-дуракъ тоже не отсталъ — повхалъ; съть вы палать на нечь за трубу, глядить, роть разинуль. Царевна пошла по всёмъ гостямъ, каждому подноситъ нива, не увидить ли у кого свою мъточку. Всъхъ обощла, виноватаго не нашла. «Что это, — думаеть опа себѣ, — нѣть моего суженаго!» взгляпула за трубу и увидала Ивана-дурака: платыншко на немъ худое, весь въ сажъ, волосы дыбомъ, голова тряпицей повязана. Она налила стаканъ пива, подпоситъ сму, а братья глядять да думають: царевна-то и дураку подносить! Царевна говорить: «Сними-ка ты тряпицу». Иванъ-дуракъ выпиль и сияль тряпицу; звъзда у него во лбу такъ и засіяла. Царевна обрадовалась, береть его руку, ведеть къ отцу и говорить: «Батюшка! воть мой суженый». Братьевь туть ровно ножомь по сердцу рѣзнуло. Разговоры туть коротки: веселымъ ниркомъ да за свадебку. Нашъ Иванъ тутъ сталъ не Иванъдуракъ, а Иванъ — царскій зять; молодецъ-молодцомъ сталъ, не стали люди узнавать! Тогда-то братья узнали, что значило ходить спать на могилу къ отцу.

Народная сказка.

# Набитый дуракъ.

Въ одной семь жилъ-былъ дуракъ набитый. И, бывало, ивть того дня, чтобъ на него не жаловались люди: либо кого словомъ обидитъ, либо кого прибъетъ. Мать сжалилась надъ дуракомъ, стала смотръть за нимъ, какъ за малымъ ребенкомъ; бывало, куда дуракъ срядится итти, мать съ полчаса ему толкуеть: ты такъ-то, дитятко, дёлай и такъ-то! Вотъ однажды пошель дуракъ мимо гуменъ, увидалъ — молотять горохъ и закричаль: «Модотить вамь три дия и намолотить три зерпа!» Мужики его за такія слова прибили цівпами. Пришель дуракь къ матери и вопить: «Матушка, матушка! пынъ били хохла, колотили хохла!» — «Тебя, что ль, дитятко?» — «Да». — «За что?» — «Воть я шель мимо Дормидошкина гумна, а на гумнь молотили горохъ его семейные»... — «Ты что же, дитятко?» — «Да я имъ прогуторилъ: молотить вамъ три дия и намолотить три зерна. Они за то меня и прибили». — «Охъ, дитятко! ты бы сказаль имъ: возить вамъ-не перевозить, носить - не переносить, таскать—не перетаскать!» Обрадовался дуракъ, пошель на другой день по селу. Воть навстрвчу ему несуть покойника. Дуракъ, помня вчерашнее наставленіе, зашумълъ въ превеликій голось: «Носить вамь-не переносить, таскатьне перетаскать!» Опять отдули его! Дуракъ воротился къ матери и разсказаль ей, за что его прибили. «Ты бы, дитятко, сказаль имъ: канунъ да ладанъ!» Такія слова глубоко нали дураку въ умъ-разумъ. На другой день опять пошелъ бродить по селу. Воть свадьба и ъдеть ему навстръчу. Дуракъ откашлялся, закричаль, какъ только свадьба съ нимъ поравиялась: «Канунъ да ладанъ!» Пьяные мужики соскочили съ телъги и прибили его жестоко. Дуракъ пошелъ домой, кричить: «Охъ, мать моя родимая! какъ больно-то прибили меня!»— «За что, дитятко?» Дуракъ разсказалъ ей, за что прибили. Мать сказала: «Ты бы, дитятко, понградъ да поплясаль имъ».— «Спасибо тебъ, матушка моя!» И ушель опять на село да взяль съ собою дудочку. Воть въ концъ села занялся овинъ у мужика. Дуракъ со всёхъ ногъ прибёжалъ туда; забёжалъ противъ овина, и ну плясать да играть въ свою дудочку. И туть дурака отколотили. Онъ опять пришелъ къ матери со слезами и разсказалъ, за что его побили. Мать ему сказала: «Ты

бы, дитятко, взять воды да заливаль съ пими». Черезъ три дня, какъ зажили у дурака бока, пошель онъ бродить по селу. Вотъ увидаль онъ: мужикъ свинью палитъ. Дуракъ схватилъ у мимо шедшей бабы съ коромысла ведро съ водою, побъжалъ туда и началъ заливать огонь. И тутъ дурака порядкомъ поколотили. Опять воротился онъ къ матери и разсказалъ, за что его били. Мать заклялась пускать его по слободъ, и съ тъхъ норъ дуракъ и поныпъ, кромъ двора своего, никуда не выходитъ.

Народная сказка.

# Правда и кривда.

Жили два купца: одинъ кривдой, другой правдой; такъ всѣ и звали ихъ: одного Кривдою, другого Правдою. «Послушай, Правда, — сказалъ разъ Кривда: — вѣдь кривдою жить на свѣтѣ лучше!» — «Нѣтъ!» — «Давай спорить!» — «Давай!» — «Ну, слушай: у тебя три корабля, у меня два; если на трехъ встрѣчахъ намъ скажутъ, что жить правдою лучше, то всѣ твои корабли; а если кривдою, то мои». — «Хорошо!» Плыли опи, много ль, мало ль — встрѣтился имъ купецъ. «Послушай, господинъ купецъ, чѣмъ на свѣтѣ жить лучше: кривдою или правдою?» — «Кривда лучше!» Плывуть они дальше, много ль, мало ль, и встрѣчается имъ мужичокъ. «Послушай, добрый человѣкъ, чѣмъ на свѣтѣ лучше жить: кривдою или правдою?» — «Кривдою!» На третьей встрѣчѣ имъ сказали то же самое.

Отдалъ Правда три корабля Кривдѣ, вышелъ на берегъ и пошелъ тропинкою въ темный лѣсъ. Пришелъ онъ въ избушку и легъ подъ печку спать. Ночью подпялся страшный шумъ, и вотъ кто-то говоритъ: «А ну-ка, похвалитесь: кто изъ васъ нынче гуще кашу заварилъ?» — «Я поссорилъ Кривду съ Правлою!» — «Я разорилъ мельницу!» — «Я смутилъ человѣка убить!»—«А я напустилъ семьдесятъ чертенятъ на одпу царскую дочь; а вылѣчитъ ее тотъ, кто сорветъ жаръ-цвѣтъ!»

Какъ ушли они, Правда вышелъ и запрудилъ мельницу, не далъ убить человъка, досталъ жаръ цвътъ и вылъчилъ царевну. Подарилъ ему царь иять кораблей, и поъхалъ онъ домой. На дорогъ встрътилъ Кривду. Кривда удивился богатству Правды, повыспросилъ у него все, какъ что было, да и залегъ почью

подъ печку въ той же избушкъ. Слетълнеь духи и начали совъть держать: какъ имъ узнать того, кто испортилъ имъ веъ дъла? Подозръвали опи самаго изъ нихъ негоднаго. Какъ стали его бить да щипать, онъ бросился подъ печку, да и вытащилъ оттуда Кривду. «Я — Кривда!» говоритъ купецъ чертямъ, да все-таки они его не послушали и разорвали на мелкіе кусочки.

Такъ и выходить, что правдою-то жить лучше, чёмъ кривдою.

Народная сказка.

# Шемякинъ судъ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ стояла деревня. Въ той деревнѣ жили-были два мужика: Голой Ерема да Өома, Большая Крома. Вотъ, пришла къ нимъ зима сиволапая, затрещали избушки, повалилъ снѣгъ. У кого тепло, у кого добро, а Ерема лежитъ на нетопленной печи, дуетъ въ кулаки да думаетъ: «Ухъ! холодно! нынѣ и морозы стали сердитѣе: нигдѣ мѣста не находишь! Дай-ка, поѣду я въ лѣсъ, дровъ нарублю да печку вытоплю!» Пошелъ къ сосѣду, попросилъ сани. Пришелъ къ Өомѣ, проситъ лошади. На Өому въ тотъ разъ добрый стихъ нашелъ.

— Изволь, — говорить, — возьми лошадь.

Ерема поклонился, взяль лошадь, повель къ себѣ, да, идучи-то, и думаеть: «Экой я дуралей! Выпросиль я лошадь, а хомута не взяль. Какъ же я запрягу ее? Итти опять къ вомѣ — еще разсердится, и лошаденки не дасть. Итти къ сосѣдямь — скажуть: что за дуракъ, хомуть забыль, ко:да лошадь браль! Да и придется ли чужой хомуть по лошадкъ?» Голь мудрена. Думаль - думаль, да и вздумаль: «привяжу я лошадь къ санямь хвостомъ?» Точно! привязаль, перекрестился, по-ъхаль.

Ну, вхаль онъ близко ли далеко, низко ли высоко, скоро сказка сказывается, да не скоро дёло дёлается. Ерема нарубиль возъ дровъ и поёхаль назадъ. Ладпо дёло! Прівхаль домой, отвориль ворота, да и забыль подворотню выпуть: нукнуль на лошадь; та уперлась, двинулась: сама-то на дворъ взошла, а возъ-то на улицё остался, и съ хвостомъ!

Этакое горе! Какъ теперь къ бомъ показаться? Что онъ скажеть? Взялъ лошадь съ хвостомъ, а отдаешь безъ хвоста! Но,

такъ какъ дёлать было нечего, побрелъ Ерема къ Оомъ, повелъ съ собою и лошаденку безхвостую.

Какъ закричитъ на Ерему Оома, Большая Крома, закричитъ, какъ только богатые на бъдныхъ кричать умъють; у Еремы и ноги подкосились! Повалился онь въ ноги бомъ, просить, илачеть, умоляеть. Нъть пощады!

— Какъ ты смълъ! Какъ ты дерзнулъ! Какъ ты могъ у моей лошади хвость выдернуть!

Ерема увъряль, что она сама его выдернула, отдаваль себя въ заработку, просилъ простить, просилъ прибить, да только простить.

— Ни прощать пи бить тебя не стану,—отв**ъчаеть** вома, — а пойдемъ-ка, пріятель дорогой, къ судьть Шемякъ! Пусть онъ разсудить, и что онъ велить, то и будь!
Что станешь дёлать! Оома ухватиль Ерему за вороть и

повель егс къ судь Шемякъ.

Недалеко ужъ имъ и до Шемяки-судьи, и думаетъ Ерема: «Ну, и безъ бъды судья бъда, а у меня такая бъда надъ головою — куда я денусь! Стинь моя голова победная! Воть подходимъ мы къ мосту, а подъ мостомъ прорубь не малая. Перекрещусь, да бротусь въ прорубь — поминай, какъ звали!»

Сказано — саблано. Только поравнялись съ серединой моста, Ерема говорить:

— Постой, Оома Карпычъ! Вонъ видно отсюда село, дай перекреститься на Божью церковь!

Отпустиль Оома Ерему, а онь сняль шапку, положиль ее на перила моста, перекрестился, да какъ махиетъ съ моста только и видели его! Бросился дома къ периламъ, глядитъ глазамъ не вършть: Ерема стонть подъ мостомъ на льду, живехонекъ, и держить его тамъ за воротъ здоровый мужчина; подав стоить лошадь, запряженная въ сапи, а въ саняхъ лежитъ кто-то и молчить.

Сбъжаль вома внизъ, а мужчина уже навстръчу ползетъ, Ерему съ собой за вороть волочеть.

— Что, добрый человъкъ, —сказалъ вома, — какъ звать тебя, не знаю... Куда это волочешь ты этого окаяннаго Ерему?

— Зовуть меня Артамономъ, сынъ я Сидорычъ, — отвъчаль мужчина. — А вхаль я съ бачкой моимъ къ куму въ гости, новаго нива отведать. Подъехали мы подъ этотъ мостъ, и вдругь свалился съ моста воть этоть окаянный на моего

бачку и отправиль его въ дальнюю дорогу, такъ что онъ нередъсмертью и пожалѣть не усиѣлъ, что у кума нива молодого не отвъдалъ. Вотъ я поворотилъ оглобли: веду этого прыгуна късудьъ Шемякъ, пусть онъ у него попрыгаетъ да научится, каково съ мосту не оглядъвшись бросаться да добрыхъ людей давить!

— Xe-xe! — возгласилъ тогда вома, но прозванію Большая Крома. — Такъ я тебъ добрый попутчикъ!

Подошли наши просптели къ дому судьи Шемяки, смотрять: домь стоить во дворъ, на всей красотъ, а надъ домомъ поставлена превеликая надпись:

«Домъ правосуднаго судін Шемяки».

Ворота растворены настежь, и оть самыхъ вороть до крыльца дубовагс снъгъ расчищенъ, песочкомъ дорожка посыпана — свободный входъ всякому, бъдному и богатому.

— Ай да судья Шемяка! — говорять просители. — Да у насъ и къ сотскому такого свободнаго входа ивтъ!

Смотрять они еще: подлѣ вороть на улицѣ, по обѣ стороны, врыты два столба высокіе, и подлѣ каждаго столба стопть земскій ярыжка съ дубинкой, а на столбахъ прибиты листы, и на листахъ написано что-то такими крупными буквами, что и слѣпой прочитаеть. Нашимъ просителямъ жаловаться судьѣ Шемякѣ было дѣло небывалое, не знають они ни суда ни обряда. Сняли шапки, кланяются ярыжкамъ, и хотять итти прямо во дворъ, въ ворота.

— Стой! — закричаль одинь ярыжка. — Сперва прочитай, что на столож написано!

Просители поглядъли другь на друга и отвъчали:

- Грамотъ не знаемъ, кормилецъ!
- Ну, такъ слушайте, я вамъ прочту: «Вѣдомо симъчинится всякому, что никто изъ жалобщиковъ, приходящихъ къ судьѣ Шемякѣ, никакихъ взятокъ никому давать не долженъ, а паче чаянія кто что дастъ, будетъ судиться, яковиновный въ подкупѣ».
- Ай да кормилецъ судья Шемяка! вскричали просители.
- Ну, теперь давай же за прочтеніе!— сказаль имъ ярыжка, протягивая руку.
- Какъ: давай? Да вёдь ты самъ о томъ читаль, чтобы мы не давали?

- Да развѣ я взятку съ тебя прошу? вскричалъ ярыжка. Это законное дѣло. Кто тебѣ не велѣлъ грамотѣ знать самому!
  - А если бы мы сами грамотъ знали?
- Тогда вы должны бы были заплатить за то, что сами прочитали. Толковать нечего! Давай, а не то дубиной по лбу съёзжу; забудешь, какъ твоего отца зовуть, да еще въ тюрьмъ насидишься за ослушаніе противъ начальства и своевольство!

Толковать было, въ самомъ дёлё, нечего; просители вынули свои мошны, заплатили по алтыну.

— Теперь ступайте къ другому столбу! — проговорилъ ярыжка.

Просители подошли къ другому столбу.

- Знаете грамотъ ? спросилъ товарищъ ярыжки.
- Нътъ, кормилецъ!
- Такъ слушайте: «Въдомо симъ чинится всякому, что каждый жалобщикъ, приходящій къ судьъ Шемякъ, имъстъ быть къ нему допущенъ свободно во всъ положенные часы, и никто не смъстъ пришедши уйти назадъ, подъ опасеніемъ быть судимъ, яко виноватый».
- Слышимъ, кормилецъ! отвъчали просители, низко кланяясь.
- Давай же за объявленіе,— сказалъ ярыжка,— и отговариваться не смъй, понеже за ослушаніе будешь виновать!

Просители поглядъли другь на друга и заплатили еще по

алтыну.

- A ты, молодецъ, что не платишь? спросили ярыжки Ерему.
  - У меня нечего дать, отвъчаль Ерема.
- Такъ и не смъй ты итти къ судьъ Шемякъ, коли за прочтепіе да за объявленіе приказовъ не платишь пошелъ прочь!
- Да я и пе желаю итти къ судьѣ, сказалъ Ерема:— спасибо вамъ, господа земскіе ярыжки! Ножалуй, хоть пріударьте еще меня въ толчки да прогоните!

— Давай затылокъ, за этимъ дело не станеть!

Туть вома и Артамонъ испугались, кланяются, говорять:

— Господа земскіе ярыжки! ведемъ мы его къ судьв Шемякъ, а есян вы его прогопите, такъ кого же судья судить будеть? — Намъ какое дъло! Платите за него вы, а безъ того не пустимъ.

Просители постояли, подумали, опять развязали мошны и заплатили за Ерему по доброму грошу съ брата. А Ерема между тъмъ расхаживалъ на улицъ, подлъ воротъ, увидълъ камешекъ порядочный, подумалъ, завернулъ его въ тряпичку и спряталъ за пазуху.

— Все вымѣстимъ на лиходѣѣ нашемъ, когда будемъ у судьи Шемяки! — говорили просители.

Пдутъ, прошли сквозь широкія ворота, пошли по чистой, гладкой, широкой дорожкъ.

- Стой! закричали два новые ярыжки и выскочили изъ будокъ, которыя поставлены были въ дворъ, по объимъ сторонамъ воротъ, такъ что съ улицы совсъмъ не были видны. Куда? зачъмъ?
  - Къ судьъ Шемякъ.
  - Давай по три алтына!
  - За что, кормильцы?
  - Положенное за входъ во дворъ судейскій.
- Что, Артамонъ Сидоровичъ, платить ли намъ? спросиль Өома, который былъ скупъе товарища. Не вернуться ли намъ?
- Такъ заплатите по шести алтынъ за выходъ!—вскричали ярыжки.

Ни взадъ ни впередъ! Попались молодцы! Ерема и думать ни о чемъ не хотълъ, потому что ему, какъ голому, и тутъ угрожали только толчками, а просители поморщились, да опять за него заплатили.

— Шапки долой! пени по пяти алтынъ!—закричалъ главный ярыжка, когда просители подошли къ судейскому крыльцу.

Они и не замътили, какъ онъ вывернулся, откуда взялся. Тото и бъда, что просителямъ кажется чистая, широкая дорога къ судейскому крыльцу, а какъ пойдутъ по той дорогъ, ярыжки словно изъ-подъ земли вывертываются да такъ змъйкой въ карманъ и лъзутъ.

— Послушай-ка, кормилець, — сказаль дома главному ярыжкь, — читали намь приказы у вороть, чтобы никому взятокь не давать.

- Да развъ вы давали кому-нибудь? Развъ съ васъ взятки взяль кто-нибудь? Скажите скоръе: бъда и вамъ и тому бъда, кто взяль!
- A вотъ, кормилецъ, заплатили по алтыну у перваго столба.
  - За прочтеніе.
  - Да по алтыну у другого столба.
  - За объявленіе.
  - -- Да по три алтына, когда вошли во дворъ.
  - За вхожденіе.
  - А ты, кормилецъ, за что берешь?
  - За то, что вы у крыльца шапокъ не сняли.
  - А если бы мы сняли?
  - Такъ заплатили бы за здорово живешь.
  - Какъ: за здорово живешь?
- Да такъ, потому что я приставленъ здѣсь говорить всякому, кто ни придеть: «здорово живешь», а за это вноситея по пяти алтынъ.
- Была не была!—Заплатили молодцы, взошли на высокое судейское крыльцо, подошли къ двери. Дверь заперта. Стукнули разъ, и за дверью кто-то сиплымъ голосомъ произнесъ: «Гривна!» Стукнули въ другой, и тотъ же голосъ произнесъ: «Другая!» Стукнули въ третій, и тотъ же голосъ въ третій разъ промолвилъ: «Третья!»
- Ой, брать! да не на нашъ ли карманъ это насчитывають!—молвилъ Оома.
- Подразумъвается! произнесъ невидимка; маленькое окошечко въ двери отворилось; протянулась изъ пего костлявая рука, крючкомъ изогнутая, и невидимка за дверью произнесъ: Положи по три гривны съ брата.
  - Кормилецъ! за что же?
- А за то, что вы въ положенный день пришли. Разввие читали приказа у входа?
- Артамонъ Сидоровичъ! не пойти ли намъ назадъ? шепвулъ Оома.
- Такъ за безчестье положенному дию и напрасное челобитье давай по тести гривенъ.
  - Отворяй двери-бери деньги!
  - Ивть! сперва заплати, тогда отворять.
  - На, бери деньги.

- Взяль.
- Отворяй.
- Нъть! погоди-надобно еще дьяку доложить.
- Такъ иди да докладывай!

Рука опять протянулась, а дверь не отворялась.

- Иди же докладывать.
- Вы должны доложить, а тогда и двери настежь!

Еще по гривив съ головы слетвло въ костлявую руку мевидимки. Дверь, наконець, растворилась. Глядять просители: стоить цвлый рядь подьячихъ, протяпулся до самаго того стола, за которымъ сидитъ дьякъ, нишетъ, перомъ пощелкиваетъ и не глядитъ.

Не знали просители, что туть дѣлать. П воть съ правой стороны протянулась подьяческая рука крючкомъ, и говоритъ первый подьячій: «На отопленіе судейской!» Протянулась другая, говорить другой: «На бумагу для жалобы!» Протянулась третья, говорить третій: «За записку просьбы». Протянулась четвертая, говорить четвертый: «За печать!» Протянулась пятая... Словомь, протянулось четырнадцать рукъ, и каждая вытянула изъ мошны у каждаго проситъля по нѣскольку алтынъ.

И съ горя, и съ расходовъ, и съ холоду повалились просители въ ноги дьяку, кричать, вопять:

- Смилуйся, отець!
- Что вы? -- спросиль дьякъ.
- Жаловаться судьв Шемякв.
- На жалобу нътъ запрещенія. Справедлива ли жалоба?
- Эй, отець, ужъ какъ справедлива, кормилець!
- Не бралъ ли кто-нибудь съ васъ взятокъ, нока вы дояпли до меня?
- Нътъ, кормилецъ! брали съ насъ мпого, а взятокъ не браль никто.
- Имъешь ли ты наличныя доказательства въ правотъ своего дъла? спросилъ дъякъ у домы.

Тоть подумаль-подумаль и отвёчаль:

- Со мной никакихъ доказательствъ палицо нъть!
- -- Хорошо, а ты имъешь ли?
- Нъть!
- А ты пмъешь ли?

Еремка смекнуль и отвъчаль:

— Имъю.

#### - Покажи.

Ерема вынуль изъ-за пазухи камень въ тряпичкъ и изъ-за спины Ооминой показалъ дьяку.

— Ладно! — молвилъ дьякъ. Онъ всталъ, растворилъ двери и ввелъ просителей въ судейскую.

Глядять наши молодцы: сидить старый судья Шемяка на большой скамьт, за большимь столомь; съ одной стороны стоить чернильница въ полтора ведра; съ другой лежать большою оханкою перья лебединыя. Хорошъ судья Шемяка, толсть, касень, дородень, ноздри раздуваеть, правду изрекаеть. Испугались, струсили, оробъли наши просители, кланяются въ землю.

- Судья Шемяка, заговориль дьякъ, подошедши къ судейской скамьв, —бъютъ тебъ челомъ два просителя на одного отвътчика!
  - Гмъ! промолвилъ Шемяка и поднялъ носъ кверху.
  - Наличныхъ доказательствъ не имфють!
- Гмъ!—промолвилъ опять Шемяка и погладилъ по широкой своей бородъ рукою.
- Не имѣютъ! А отвѣтчикъ наличныя доказательства имѣетъ!
- Гмъ! молвилъ еще разъ Шемяка, потянулся по лавкъ, выдвинулъ брюхо впередъ, голову закинулъ за спину, глаза уставилъ въ потолокъ, сложилъ нога за ногу и сказалъ: Объявленъ ли просителямъ приказъ, что посуловъ не принимають?
  - Объявленъ.
- Итакъ, судъ по формъ начинается. Жалуйтесь по порядку!

И воть Оома повалился въ ноги судь Шемякъ, объясняеть

сущую правду, какъ Ерема у лошади его хвость выдернулъ.

- Ну, что ты, отвътчикъ, скажешь?—возговорилъ судья Шемяка.
- Я не виновать, что онъ не даль мнѣ хомута и что у его лошади хвость не крѣпко держался.
  - А чъмъ докажешь?

Ерема не отвъчаль, а изъ-за Оомы показаль судьъ Шемякъ

камень въ тряпичкъ.

— Гмъ!—промолвилъ судья Шемяка и тихо прибавилъ: сто рублей, навърное. — Правъ!—возгласилъ онъ. — Слушай, проситель: отдай ты свою безхвостую лошадь этому негодяю, и пусть онъ держить ее у себя до тёхъ поръ, пока у неи онять хвость вырастеть. Тогда возьми себё лошадь съ хвостомь, а если онъ хвоста отдавать не будеть, дозволяется тебё жаловаться законнымь порядкомъ. Дьякъ! вывести просителя и взять съ него надлежащую подписку, пошлины, приказный сборъ и прочее, какъ слёдуеть.

новалился въ ноги судьъ Шемякъ, объясняеть сущую правду,

какъ Ерема съ моста прыгнулъ и отца его задавилъ.

— Ну, что ты, отвътчикъ, скажешь?—возговориль судья Шемяка.

- Я не виновать, что отцу его вздумалось подъбхать подъ мость, когда я прыгнуль, и что отець его не увернулся, когда я на него упаль.
  - А чёмь докажешь?

Ерема не отвъчать, а изъ-за Артамона показалъ судьъ Шемякъ камень въ тряпичкъ.

— Гмъ! — промолвилъ судья Шемяка и тихо прибавилъ: — Еще сто рублей, навърное! — Правъ! — возгласилъ онъ. — Слушай, проситель: поди ты, стань на мостъ, на томъ самомъ мъстъ, гдъ стоялъ этотъ негодяй, а его поставъ на то самое мъсто, гдъ стоялъ твой отецъ, и потомъ спрыгни на него съ моста и задави его, точно такъ же, какъ онъ задавилъ твоего отца. А если ты, спрыгнувши, его не задавишь, дозволяется тебъ снова жаловаться на него законнымъ порядкомъ. Дъякъ! вывести просителя и взять съ него надлежащую подинску, пошлины, приказный сборъ и прочее, какъ слъдуетъ.

Артамона подхватили и повели въ подьяческую. Остались въ судейской судья Шемяка, дъякъ да Ерема.

- Ну,—сказалъ судья Шемяка,—доволенъ ли ты монмъ судомъ?
  - Доволенъ, -- отвъчаль Ерема.
  - Такъ подавай же доказательства того, что доволенъ.
- II за этимъ не станетъ! отвѣчалъ Ерема, вынулъ тряничку, развязалъ и показалъ судьѣ Шемякѣ камень.
- Какъ? воскликнулъ Шемяка. Стало-быть, ты не хотъль мнъ за каждое ръшение давать по сту рублей, и не деньги, а камень мнъ показываль? Для чего же ты мнъ его показываль?

— А вотъ для чего: если бы ты судиль не но мив, такъ я этимъ камнемъ прямо бы тебв въ лобъ пустилъ!

Судья Шемяка посмотрёль на камень, подумаль и сказаль:

- Увъсисть камешекъ выбраль! Потомъ онъ перекрестился и промолвиль: Слава Богу, что я по немъ судиль! Если бы да пустиль онъ мнѣ въ лобъ этимъ камнемъ, такъ, навърное, лбу моему уцълъть было бы невозможно. Но на чемъ же ты основывался, оправдываясь въ судъ такимъ образомъ?
- На извъстной поговоркъ, правосудный судья Шемяка: семь бъдь—одинъ отвътъ.
- Правъ, правъ! возгласилъ судья Шемяка. Казусное, однакожъ, дъло! Дьякъ! вытолкать этого негодяя, а впередъ поставить правиломъ на судъ: не принимать наличныхъ доказательствъ безъ надлежащаго предварительнаго осмотрънія, и если кто таковыя или тъмъ подобныя доказательства представить вознамърится, каковыя сей негодяй представилъ, то оныхъ не принимать, по е л и к у... Ну, да «поелику»-то ты ужъ тамъ подведи, какъ законы повелъваютъ!

Ерему вытолкали изъ судейской, а у вороть на улицъ встрътиль онъ Оому и Артамона, которые стояли и думали: «Жаль хвоста, да все-таки лошадь-то и безъ хвоста денегъ стоить!»—«Жаль отца, да все-таки своя голова на что-нибудь да пригодится!»

- Ерема, сказаль Оома, чёмь брать тебё у меня лошадь безхвостую, возьми дучше корову, и передь тобой опа! Грёхь да бёда на кого не живеть!
  - Пожалуй! отвъчалъ Ерема.
- Ерема, сказалъ Артамонъ, чвиъ мив прыгать на тебя съ моста, возьми лучше, я подарю тебв, хату теплую, владви на здоровье: ввдь иной разъ такъ прыгнешь, что потомъ и прыгать не станешь!
- Пожалуй!— отвъчалъ Ерема.— Давно бы вамъ такъ. Право, худой миръ лучше доброй ссоры.

И конецъ сказкъ о судъъ Шемякъ!

# Спящая царевна.

Жилъ-былъ добрый царь Матвъй: Жиль съ царицею своей Онъ въ согласьи много лѣтъ, А дътей все нъть, какъ нъть. Разъ царица на лугу, На зеленомъ берегу Ручейка была одна; Горько плакала она. Вдругь глядить, ползеть

къ ней ракъ: Онъ сказалъ царицъ такъ: «Миъ тебя, царица, жаль; Но забудь свою печаль: У тебя родится дочь».---«Благодарствуй, добрый ракъ, Не жлала тебя никакъ...» · Но ужъ ракъ уползъ въ ручей, Не слыхавъ ея ръчей. Онъ, конечно, былъ пророкъ: Что сказаль, сбылося въ срокъ-Дочь царица родила. Дочь прекрасна такъ была, Что въ ни сказкъ разсказать, Ни перомъ не описать. Вотъ царемъ Матвъемъ пиръ Знатный данъ на цълый міръ; Словомъ, десять молодыхъ И на пиръ веселый тотъ Царь одиннадцать зоветь Чародвекъ молодыхъ; Было жъ всёхъ двёнадцать ихъ; Но двінадцатой одной, Хромоногой, старой, злой, Царь на праздникъ не позвалъ. Отчего жъ такъ оплошалъ Нашъ разумный царь Матвъй?

Было то обидно ей. Такъ, но есть причина тутъ: У царя двѣнадцать блюдъ Драгоценныхъ, золотыхъ Было въ царскихъ кладовыхъ; Приготовили объдъ; А двънадцатаго нъть! (Къмъ украдено оно, Знать объ этомъ не дано.) «Что жъ туть дълать?--царь сказалъ.--

Такъ и быть!» И не послалъ Онъ на пиръ старухи звать. Собралися пировать Гостьи, званыя царемъ; Пили, тли, а потомъ, Хлъбосольнаго царя За пріемъ благодаря, Стали дочь его дарить: «Будешь въ золотъ ходить; Будешь чудо красоты; Будешь всвмъ на радость ты Благонравна и тиха; Дамъ красавца жениха Я тебъ, мое дитя; Жизнь твоя пройдеть шутя, Межъ знакомыхъ и родныхъ...» Чародъекъ, одаривъ Такъ дитя наперерывъ, Удалились; въ свой чередъ, И послёдняя идеть; Но еще она сказать Не успъла слова-глядь! А незваная стоить Надъ царевной и ворчить: «На пиру я не была,

Но подарокъ принесла: На шестнадцатомъ году Повстръчаешь ты бъду; Въ этомъ возраств своемъ Руку ты веретеномъ Опарапаеть, мой свъть, И умрешь во цвътъ льть!» Проворчавши такъ, тотчасъ Въдьма скрылася изъ глазъ; Но оставшаяся тамъ Ръчь домолвила: «Не дамъ Безъ пути ругаться ей Надь паревною моей; Будетъ-то не смерть, а сонъ: Триста лътъ продлится онъ; Срокъ назначенный пройдеть, И царевна оживеть; Будешь долго въ свътъ жить; Всъмъ любуется она; Будутъ внуки веселить Вмъстъ съ нею мать, отца До земного ихъ конца».

II.

Скрылась гостья. Царь грустить; Онъ ни бстъ, ни пьетъ, ни

снитъ: Какъ отъ смерти дочь спасти? И, бъду чтобъ отвести, Онъ даетъ такой указъ: «Запрещается оть насъ Въ нашемъ царствъ съять ленъ, Прясть, сучить, чтобъ веретенъ Луху не было въ домахъ; Чтобъ скорвй, какъ можно,

пряхъ Всвхъ изъ царства выслать

Царь, издавъ такой законъ, Началъ пить, и всть, и спать,

Началь жить да поживать, Какъ дотоль, безъ заботъ. Дни проходять; дочь растеть! Расцвёла, какъ майскій цвёть. Воть ужъ ей пятнацать льть... Что-то, что-то будеть съ ней? Разъ съ царицею своей Царь отправился гулять; Но съ собой царевну взять Не случилось имъ; она Вдругь соскучилась одна Въ душной горницъ сидъть И на свъть въ окно гляльть. «Дай, — сказала, наконецъ, — Осмотрю я нашъ дворецъ». По дворцу она пошла: Пышныхъ комнать нъть числа, Воть, глядить, отворена Лверь въ покой; въ поков томъ

Вьется лъстница винтомъ Вкругь столба; по ступенямъ Всходить вверхъ и видить

Старушоночка сидить; Гребень подъ носомъ торчить; Старушоночка прядеть И за пряжею поеть: «Веретенце, не лѣнись; Пряжа тонкая, не рвись: Скоро будеть въ добрый часъ Гостья жданная у насъ». Гостья жданная вошла; Пряха, молча, подала Въ руки ей веретено; Та взяла, и вмигъ оно Укололо руку ей... Все исчезло изъ очей; На нее находить сонъ;

снъ.

Вийстй съ ней объемлеть онъ Весь огромный царскій домъ; Все утихнуло кругомъ; Возвращаясь во дворецъ, На крыльцѣ ея отецъ Пошатнулся и зъвнулъ И съ царицею заснулъ! Свита вся за ними спить; Стража царская стоить Подъ ружьемъ въ глубокомъ

И на спяшемъ спитъ конъ Передь ней хорунжій самъ; Неполвижно по стѣнамъ Мухи сонныя сидять; У вороть собаки спять; Въ стойлахъ головы склонивъ, Чтобъ царевну разбудить, Пышны гривы опустивъ, Кони корму не ъдять, --Кони сномъ глубокимъ спятъ; Поваръ спитъ передъ огнемъ: И огонь, объятый сномъ, Не пылаеть, не горить, Соннымъ пламенемъ стоитъ; И не тронется надъ нимъ, Свившись клубомъ, сонный

дымъ; И окрестность со дворцомъ Вся объята мертвымъ сномъ; И покрыль окрестность борь; Изъ терновника заборъ Дикій боръ тотъ окружиль; Онъ навъкъ загородилъ Къ дому царскому пути: Долго-долго не найти Никому туда слъда ---П приблизиться бъда! Птица тамъ не пролетитъ, Близко звърь не пробъжить, Даже облака небесъ

На дремучій, темный люсь Не навъетъ вътерокъ. Вотъ ужъ полный въкъ

протекъ;

Словно не жилъ царь Матвъй —

Такъ изъ памяти людей Онъ изгладился давно. Знали только то одно, Что средь бора домъ стоитъ, Что царевна въ домѣ спитъ, Что проспать ей триста лътъ, Что теперь къ ней слъду нътъ. Много было смѣльчаковъ (По сказанью стариковъ), Въ лѣсъ брались они сходить, Паже бились объ закладъ, И ходили, но назадъ Не пришель никто. Съ тъхъ

Въ неприступный, страшный Ни старикъ ни молодой

За царевной ни ногой.

### III.

Время жъ все текло, текло; Вотъ и триста лътъ прошло. Что жъ случилося? Въ одинъ День весенній царскій сынъ, Забавляясь ловлей, тамъ По долинамъ, по поляшъ Съ свитой ловчихъ разъёзжалъ. Вотъ отъ свиты онъ отсталъ, И у бора вдругь одинъ Очутился парскій сынъ. Боръ, онъ видитъ, теменъ, дикъ...

Съ нимъ встръчается старикъ. Свътлой змъйкой ручейки Съ старикомъ онъ въ разговоръ: «Разскажи про этоть боръ Мнъ, старинушка честной?» Покачавши головой, Все старикъ туть разсказалъ, Что отъ дедовъ онъ слыхалъ О чудесномъ боръ томъ, Какъ богатый царскій домъ Въ немъ давнымъ-давно стоитъ, Какъ царевна въ домъ спитъ, Какъ ея чудесенъ сонъ, Какъ три въка длится онъ, Какъ во снъ паревна ждетъ, Что спаситель къ ней придеть; Какъ опасны въ лъсъ пути, Какъ пыталася дойти Ло паревны молодежь, Какъ со всякимъ то жъ да то жъ

Приключалось: попадалъ Въ лъсъ, да тамъ и погибалъ. И въ устахъ молчить съ тъхъ Быль дътина удалой Царскій сынь; оть сказки той Прянулъ конь отъ острыхъ шпоръ,

И стрылой помчался въ боръ, И въ одно мгновенье тамъ. Что жъ явилося очамъ Сына парскаго? Заборъ, Ограждавшій темный борь, Не терновникъ ужъ густой, Но кустарникъ молодой; Блещуть розы по кустамъ; Передъ витяземъ онъ самъ Разступился, какъ живой; Въ лъсъ въвзжаетъ витязь мой: Хочетъ вверхъ итти; но тамъ Все свъжо, красно предъ нимъ; На ступеняхъ царь лежить По цвёточкамъ молодымъ

Вьются, пънятся, журчать; Птины прыгають, шумять Въ густотъ вътвей живыхъ; Вспыхнуль онъ, какъ отъ огня; Шпоры втиснулъ онъ въ коня; Лѣсъ душистъ, прохладенъ, тихъ.

И ничто не страшно вънемъ. Вдеть гладкимъ онъ путемъ Часъ, другой. Вотъ, наконецъ, Передъ нимъ стоитъ дворецъ, Зданье — чудо старины; Ворота отворены: Въ ворота въвзжаеть онъ; На дворъ встръчаетъ онъ Тьму людей, и каждый спить: Тотъ, какъ вкопанный, сидитъ; Тотъ, не двигаясь, идетъ; Тотъ стоитъ, раскрывши ротъ, Сномъ пресъкся разговоръ,

Недоконченная ръчь; Тотъ, вздремавъ, когда-то лечь Собрался, но не успълъ: Сонъ волшебный овладълъ Прежде сна простого имъ; И три въка недвижимъ, Не стоить онъ, не лежитъ И, упасть готовый, спить. Изумленъ и пораженъ Царскій сынъ. Проходить онъ Между сонными къ дворцу; Приближается къ крыльцу; По широкимъ ступенямъ И съ парицей вмъсть спитъ. Плящуть, блещуть мотыльки: Путь на верхъ загороженъ.

«Какъ же быть? — подумаль онъ. —

Гдв пробраться во дворець? Но ръщился, наконецъ, И, молитву сотворя, Онъ шагнулъ черезъ царя. Весь дворецъ обходить онъ: Пышно все, но всюду сонъ, Гробовая тишина. Вдругь глядить: отворена Лверь въ покой; въ покоб томъ Вьется лъстнина винтомъ Вкругь столба; по ступенямъ Онъ взошель. И что же тамъ? Вся душа его кипить: Передъ нимъ царевна спитъ. Какъ дитя, лежитъ она, Распылалася отъ сна... Онъ души не удержалъ И ее попъловалъ. Вмигь проснулася она; И за нею вмигь отъ сна Поднялося все кругомъ: Царь, дарица, царскій домъ, Снова говоръ, крикъ, возня; Все, какъ было; словно дня

Не прошло съ тъхъ поръ, какъ въ сонъ

Весь тотъ край быль погруженъ. Царь на лъстинцу идеть, Нагулявшися, ведеть Онъ царицу въ ихъ покой; Сзади свита вся толпой; Стражи ружьями стучать; Мухи стаями летять; Приворотный лаеть песь; На конюшит свой овесъ Доъдаеть добрый конь; Поваръ дуетъ на огонь, И, треща, огонь горитъ, И струею дымъ бъжить; Все бывалое: одинъ Небывалый царскій сынъ. Онъ съ царевной, наконецъ, Сходитъ сверху; мать, отецъ Принялись ихъ обнимать. Что же осталось досказать? Свадьба, пиръ, и я тамъ былъ, И вино на свадьбъ пилъ; По усамъ вино бъжало, Въ ротъ же капли не попало.

В. Жуковскій.

## Сказка

о царь Салтань, о сынь его славномь и могучемь богатырь князь Гвидонь Салтановичь и о прекрасной царевнь Лебеди.

I.

Три дѣвицы подъ окномъ Пряли поздно вечеркомъ. «Кабы я была царица, — Говорить одна дѣвица, — То сама на весь бы міръ Приготовила я пиръ». —

«Кабы я была царица, — Говорить ея сестрица, — То на весь бы мірь одна Наткала я полотна». — «Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я бъ для батюшки-царя Родила богатыря».

Только вымолвить успела, Дверь тихонько заскрипъла, И въ свътлицу входитъ царь, Стороны той государь. Во все время разговора Онъ стоялъ позадь забора; Ръчь послъдней по всему Полюбилася ему. «Здравствуй, красная дъвица,-Говорить онъ, — будь царица И роди богатыря Мнѣ къ исходу сентября. Вы жъ, голубушки-сестрицы, Выбирайтесь изъ свътлицы, Повзжайте вслёдь за мной, Вслъдъ за мной и за сестрой: Будь одна изъ васъ ткачиха, А другая повариха».

Въ съни вышелъ царь-отецъ. Всъ нустились во дворецъ. Царь недолго собирался: Вътотъ же вечеръ обвънчался. Царь Салтанъ за пиръ честной Сълъ съ царицей молодой; Въ кухнъ злится повариха, Плачетъ у станка ткачиха — И завидуютъ онъ Государевой женъ.

Въ тъ поры война была: Царь Салтанъ, съ женой простяся,

На добра-коня садяся,
Ей наказываль — себя
Поберечь, его любя.
Между тъмъ, какъ онъ далеко
Бьется долго и жестоко,
Наступаетъ срокъ родинъ;
Сына Богъ имъ далъ въ аршинъ.
И царицъ молодой,
И царица надъ ребенкомъ,
Какъ орлица надъ орленкомъ.

Плетъ съ письмомъ она гонца, Чтобъ обрадовать отца. А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Извести ее хотять, Перенять гонца велять; Сами шлютъ гонца другова Вотъ съ чѣмъ отъ слова до

«Родила царица въ ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А невъдому звърюшку».

Какъ услышалъ царь-отецъ, Что донесъ ему гонецъ, Въ гнъвъ началъ онъ чудесить И гонца хотълъ повъсить; Но, смягчившись на сей разъ, Далъ гонцу такой приказъ: «Ждать царева возвращенья Для законнаго ръшенья».

Вдеть съ грамотой гонецъ, И прівхаль наконець. А ткачиха съ поварихой Съ сватьей бабой Бабарихой Обобрать его велять; Допьяна гонца поять, И въ суму его пустую Сують грамоту другую ---И привезъ гонецъ хмельной Въ тотъ же день приказъ такой: «Царь велить своимъ боярамъ, Времени не тратя даромъ, И царицу и приплодъ Тайно бросить въ бездну водъ». Авлать нечего: бояре, Потуживъ о государъ Въ спальню къ ней пришли толпой.

Объявили царску волю— Ей и сыну злую долю, Прочитали вслухъ указъ, И царицу въ тотъ же часъ Въбочку съ сыномъ посадили, Засмолили, покатили И пустили въ окіянъ— Такъ велълъ де царь Салтанъ.

II.

Въ синемъ небъ звъзды блещутъ, Въ синемъ морѣ волны хлещуть; Тучка по небу идеть, Бочка по морю плыветь. Словно горькая вдовица, Плачеть, бьется въ ней царица; И растеть ребенокъ тамъ Не по днямъ, а по часамъ. День прошель, царица вопить... А дитя волну торопить: «Ты, волна моя, волна! Ты гуллива и вольна; Плещешь ты, куда захочешь, Ты морскіе камни точишь, Топишь берегь ты земли, Подымаеть корабли-Не губи ты нашу душу, Выплесни ты насъ на сушу!» И послушалась волна: Туть же на берегь она Бочку вынесла легонько И отхлынула тихонько. Мать съ младенцемъ спасена: Землю чувствуеть она. Но изъ бочки кто ихъ вынетъ? Богь неужто ихъ покинеть? Сынъ на ножки поднялся.

Въ дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Какъ бы здёсь на дворъ
окошко
Намъ продёлать?» молвилъ
онъ,
Вышибъ дно и вышелъ вонъ.
Мать и сынъ теперь на
волё.
Видятъ холмъ въ широкомъ
полё;
Море синее кругомъ,
Дубъ зеленый надъ холмомъ.
Сынъ подумалъ: добрый ужинъ
Былъ бы намъ, однако,
нуженъ.

нужень.
Ломить онь у дуба сукъ
И въ тугой сгибаеть лукъ,
Со креста шнурокъ шелковый
Натянуль на лукъ дубовый,
Тонку тросточку сломилъ,
Стрълкой легкой завострилъ,
И пошелъ на край долины
У моря искать дичины.

Къ морю лишь подходить онъ, Воть и слышить будто стонъ... Видно, на морѣ не тихо; Смотрить—видить дѣло лихо: Бьется лебедь средь зыбей, Коршунъ носится надъ ней; Та бѣдняжка такъ и плещеть, Воду вкругь мутитъ и хлещетъ...

Тоть ужъ когти распустиль, Клювъ кровавый навострилъ... Но какъ разъ стръла запъла, Въ шею коршуна задъла— Коршунъ въ море кровь пролилъ,

Лукъ царевичъ опустилъ;

.Смотрить: коршунь въ морв Та какъ ахнеть!... «То ли тонетъ

И не птичьимъ крикомъ стонеть.

Лебедь около илыветь, Злого коршуна клюеть, Гибель близкую торопить, Вьетъ крыломъ и въ морѣ топитъ--

И царевичу потомъ Молвить русскимъ языкомъ: «Ты, царевичъ, мой спаситель, Въ колымагахъ золотыхъ Мой могучій избавитель, Не тужи, что за меня Всть не будешь ты три дня, Что стрвла пропала въ морв; Это горе-все не горе. Отплачу тебъ добромъ, Сослужу тебъ потомъ: Ты не лебедь въдь избавилъ, Лъвицу въ живыхъ оставиль: Ты не кортуна убилъ, Чародвя подстрвлилъ. Ввъкъ тебя я не забуду: Ты найдешь меня повсюду, А теперь ты воротись, Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица, А царевичъ и царица, Цёлый день проведши такъ, Лечь ръшились натощакъ. Вотъ открылъ царевичъ очи, Отрясая грезы ночи, И, дивясь, передъ собой Видить городь онъ большой; Ствны съ частыми зубцами, И за бълыми ствнами Блещуть маковки церквей И святыхъ монастырей. Онъ скоръй царицу будить;

будеть?-Говорить онъ. -- Вижу я:

Лебедь тъшится моя». Мать и сынъ идутъ ко граду. Лишь ступили за ограду, Оглушительный трезвонъ Поднялся со всёхъ сторонъ: Къ нимъ народъ навстръчу валить,

Хоръ церковный Бога хвалить; Пышный дворъ встрвчаеть

Всв ихъ громко величаютъ И паревича вѣнчають Княжей шапкой, и главой Возглашають надъ собой: И среди своей столицы, Съ разръшенія царицы, Въ тотъ же день сталъ княжить

И нарекся: кыязь Гвидонъ.

### III.

Вътеръ на моръ гуляетъ И корабликъ подгоняеть: Онъ бъжитъ себъ въ волнахъ На раздутыхъ парусахъ. Корабельщики дивятся, На корабликъ толиятся, На знакомомъ острову Чудо видять наяву: Городъ новый, златоглавой, Пристань съ кръпкою заставой-

Пушки съ пристани палятъ, Кораблю пристать велять. Пристають къ заставъ гости: Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости. Ихъ онъ кормитъ и поитъ И отвътъ держать велить: «Чъмъ вы, гости, торгъ ведете, И куда теперь плывете?» Корабельщики въ отвътъ: «Мы объбхали весь свъть, Торговали соболями, Чернобурыми лисами; А теперь намъ вышелъ срокъ, 'Вдемъ прямо на востокъ, Мимо острова Буяна, Въ царство славнаго Салтана». Князь имъ вымолвилъ тогда: «Добрый путь вамъ, господа, По морю по окіяну, Къ славному царю Салтану: Отъ меня ему поклонъ». Гости въ путь, а князь Твидонъ

Съ берега душой печальной Провожаеть быть ихъ дальной; Глядь-поверхъ текучихъ волъ

Лебедь бълая плыветь. «Здравствуй, князь ты мой прекрасной!

Что ты тихъ, какъ день

Опечалился чему?» Говорить она ему. Князь печально отвѣчаеть: «Грусть-тоска меня съвдаеть, Одольна молодна: Видъть я бъ хотълъ отца». Лебедь князю: «Вотъ въ чемъ rope! Ну, послушай: хочешь въ море Полетъть за кораблемъ?

Будь же, князь, ты комаромъ». И крылами замахала, Воду съ шумомъ расплескала, И обрызгала его Съ головы до ногъ всего. Туть онъ въ точку уменьшился, Комаромъ оборотился; Полетель и запищаль, Судно на моръ догналъ, Потихоньку опустился На корабль-и въ щель

забился.

Вътеръ весело шумить; Судно весело бъжитъ Мимо острова Буяна, Къ царству славнаго Салтана, И желанная страна Вотъ ужъ издали видна. Воть на берегь вышли гости; Парь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости-

И за ними во дворецъ Полетълъ нашъ удалецъ. Видить: весь сіяя въ злать, Царь Салтанъ сидитъ въ палатъ

На престолѣ и въ вѣнцѣ Съ грустной думой на лиць; А ткачиха съ поварихой, ненастной? Съ сватьей бабой Бабарихой Около царя сидять И въ глаза ему глядятъ. Царь Салтанъ гостей сажаетъ За свой столъ и вопрошаеть: «Ой вы, гости-господа, Долго ль вздили? куда? Ладно ль за моремъ, иль худо? И какое въ свътъ чудо?» Корабельщики въ отвъть: «Мы объёхали весь свёть:

За моремъ житье не худо, Въ свътъ жъ вотъ какое чудо: Въ морф островъ быль крутой, Непривольный, нежилой; Онъ лежалъ пустой равниной; Да спокойно въ свой удѣлъ Росъ на немъ дубокъ единой; А теперь стоить на немъ Новый городъ со дворцомъ, Съ златоглавыми церквами, Съ теремами и садами, А сидить въ немъ князь

Гвидонъ; Онъ прислалъ тебъ поклонъ». Царь Салтанъ дивится чуду; Молвить онъ: «Коль живъ я

буду, Чудный островъ навъщу, У Гвидона погощу». А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Не хотять его пустить Чудный островъ навъстить. «Ужъ диковина, ну, право,-Подмигнувъ другимъ лукаво, Повариха говорить:---Городъ у моря стоить! Знайте, воть что не бездълка: Ель въ лёсу, по дъ елью бёлка, Бълка пъсенки поетъ И оръшки все грызеть, А орѣшки не простые, Все скорлупки золотыя, Ядра-чистый изумрудь. Воть что чудомъ-то зовутъ». Чуду царь Салтанъ дивится, А комаръ-то злится, злится-И впился комаръ какъ разъ Теткъ прямо въ правый глазъ. Повариха поблёднёла, Обмерла и окривѣла.

Слуги, сватья и сестра Съ крикомъ ловятъ комара. «Распроклятая ты мошка! Мы тебя!..» А онъ въ окошко, Черезъ море полетълъ.

IV.

Снова князь у моря ходить, Съ синя моря глазъ не сволитъ: Глядь-поверхъ текучихъ

Лебедь бълая плыветь. «Здравствуй, князь ты мой

прекрасной! Что жъ ты тихъ, какъ день ненастной?

Опечалился чему?» Говорить она ему. Князь Гвидонъ ей отвъчаеть: «Грусть тоска меня съвдаеть; Чудо чудное завесть Мнъ бъ хотълось. Гдъ-то есть Ель въ лёсу, подъ елью бёлка, Диво, право, не бездълка-Бълка пъсенки поетъ Да оржшки все грызеть, А оръшки не простые, Все скорлупки золотыя, Ядра-чистый изумрудь; Но, быть-можеть, люди врутъ». Князю лебедь отвъчаеть: «Свъть о бълкъ правду баеть; Это чудо знаю я; Полно, князь, душа моя, Не печалься; рада службу Оказать тебѣ я въ дружбу». Съ ободренною душой

Князь пошель себѣ домой; Лишь ступиль на дворъ широкой — Что жъ? Подъ елкою высокой, «Мы объбхали весь свъть, Видить, бълочка при всёхъ Золотой грызеть орѣхъ, Изумрудецъ вынимаетъ, А скордупку собираеть, Кучки ровныя кладеть И съ присвисточкой поетъ

народъ: Во саду ли въ огородъ. Изумился князь Гвидонъ. «Ну, спасибо, — молвилъ

При честномъ при всемъ

онъ, ---Ай да лебедь — дай ей Боже, Что и мив, веселье тоже». Князь для бёлочки потомъ Выстроиль хрустальный домъ, Карауль къ нему приставилъ И притомъ дьяка заставилъ Строгій счеть орбхамъ весть. Князю прибыль, бёлкё честь.

### V.

Вътеръ по морю гуляетъ И корабликъ подгоняеть: Онь бъжить себъ въ волнахъ На поднятыхъ парусахъ Мимо острова крутого, Мимо города большого; Пушки съ пристани палять, Кораблю пристать велять. Пристають къ заставъ гости: Князь Гвидонъ зоветь ихъ въ гости.

Ихъ и кормить, и поить, И отвъть держать велить: «Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете И куда теперь плывете?» Корабельщики въ отвъть: Торговали мы конями, Все донскими жеребцами, А теперь намъ вышелъ

срокъ ---И лежить намъ путь далекъ: Мимо острова Буяна, Въ царство славнаго Салтана». Говорить имъ князь тогда: «Добрый путь вамъ, господа, По морю по окіяну, Къ славному царю Салтану; Да скажите: князь Гвидонъ Шлеть царю де свой поклонъ». Гости князю поклонились, Вышли вонъ и въ путь

пустились. Къ морю князь-а лебедь тамъ Ужъ гуляетъ по волнамъ. Молить князь: душа де просить, Такъ и тянетъ и уноситъ... Вотъ опять она его Вмигь обрызгала всего: . Въ муху князь оборотился, Полетълъ и опустился Между моря и небесъ На корабль — и въ щель

Вътеръ весело шумитъ; Судно весело бъжить Мимо острова Буяна, Въ царство славнаго Салтана— И желанная страна Воть ужъ издали видна; Воть на берегь вышли гости; Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ гости.

И за ними во дворецъ Полетель нашь удалець. Видить: весь сіяя въ злать, Царь Салтанъ сидитъ въ палатъ Въ кладовыя да подъ спудъ: На престолъ и въ вънцъ Съ грустной думой на лицъ; А ткачиха съ Бабарихой Да съ кривою поварихой Около царя сидять, Злыми жабами глядять. Царь Салтанъ гостей сажаетъ За свой столь и вопрошаеть: «Ой вы, гости-господа, Долго ль вздили? куда? Ладно ль за моремъ, иль худо, И какое въ свъть чудо?» Корабельщики въ отвъть: «Мы объвхали весь свъть; За моремъ житье не худо; Въ свътъ жъ воть какое чудо: Островъ на морѣ лежитъ, Градъ на островъ стоитъ Съ златоглавыми церквами, Съ теремами да садами; Ель растеть передъ дворцомъ, А подъ ней хрустальный домъ; Бълка тамъ живетъ ручная, Да затъйница какая! Бѣлка пѣсенки поетъ Да орвшки все грызеть, А оръшки не простые, Все скорлупки золотыя, Ядра — чистый изумрудъ; Слуги бълку стерегуть, Служать ей прислугой разной

И приставленъ дьякъ

Строгій счеть орвхамъ весть; Отдаеть ей войско честь;

Изъ скорлунокъ льютъ монету, Да пускають въ ходъ по свъту: Дъвки сыплють изумрудъ Всв въ томъ островъ богаты, Изобъ нътъ, вездъ палаты; А сидить въ немъ князь

Гвидонъ; Онъ тебѣ прислалъ поклонъ». Царь Салтанъ дивится чуду. «Если только живъ я буду, Чудный островъ навъщу, У Гвидона погощу». А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Не хотять его пустить Чудный островъ навъстить. Усмёхнувшись исподтиха, Говорить царю ткачиха: «Что тутъ дивнаго? ну, вотъ! Бълка камушки грызеть, Мечеть золото и въ груды Загребаетъ изумруды; Этимъ насъ не удивишь, Правду дь, нътъ ли говоришь. Въ свътъ есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипить, подыметь вой, Хлынеть на берегь пустой, Разольется въ шумномъ бъгъ, И очутятся на брегъ, Въ чешув какъ жаръ горя, Тридцать три богатыря, Всъ красавцы удалые, Великаны молодые, Всв равны, какъ на подборъ, Съ ними дядька Черноморъ. приказной Это диво, такъ ужъ диво, Можно молвить справедливо!» Гости умные молчать,

Спорить съ нею не хотятъ. Ливу царь Салтанъ дивится. А Гвидонъ-то злится, злится... Зажужжаль онь и какъ разъ Теткъ съль на лъвый глазъ, И ткачиха поблъднъла: «Ай!» и туть же окривъла: Всѣ кричать: «Лови, лови, Ја дави ее. дави... Вотъ ужо! постой немножко, Погоди»... А князь въ окошко, Да спокойно въ свой удълъ Черезъ море прилетель.

VI.

Князь у синя моря ходить, Съ синя моря глазъ не сводитъ;

Глядь-поверхъ текучихъ

Лебедь бёлая плыветь. «Здравствуй, князь ты мой прекрасной!

Что ты тихъ, какъ день ненастной?

Опечалился чему?» Говорить она ему. Киязь Гвидонъ ей отвъчаеть: «Грусть-тоска меня събдаетъ — Диво бъ дивное хотълъ Перенесть я въ мой удѣль». — «А какое жъ это диво?»---«Гдъ-то вздуется бурливо Окіянъ, подыметь вой, Хлынеть на берегь пустой, Расплеснется въ шумномъ

П очутятся на брегъ, Въ чешув какъ жаръ горя, У высокихъ ствиъ твоихъ

Тридцать три богатыря, Всъ красавцы молодые, Великаны удалые, Вев равны, какъ на подборъ, Съ ними дядька Черноморъ». Князю лебель отвъчаеть: «Вотъ что, князь, тебя смущаеть!

Не тужи, душа моя, Это чудо знаю я. Эти витязи морскіе Мнъ въдь братья всъ родные. Не печалься же, ступай, Въ гости братцевъ поджидай».

Князь пошель, забывши горе, Сѣлъ на башню, и на море Сталь глядёть онъ; море вдругъ

Всколыхалося вокругь, Расплескалось въ шумномъ őğrğ,

И оставило на брегъ Тридцать три богатыря; Въ чешув какъ жаръ горя, Идуть витязи четами, И, блистая съдинами, Дядька впереди идеть И ко граду ихъ ведетъ. Съ башни князь Гвидонъ

сбъгаеть, Дорогихъ гостей встръчаетъ; Второпяхъ народъ бѣжитъ; Дядька князю говорить: «Лебедь насъ къ тебъ послала И наказомъ наказала Славный городь твой хранить И дозоромъ обходить. бъгъ, Мы отнынъ ежеденно

Вийсть будемь непременно

Выходить изъ водъ морскихъ. Такъ увидимся мы вскоръ, А теперь пора намъ въ море: Тяжекъ воздухъ намъ земли». Всв потомъ домой ушли.

#### VII.

Вътеръ по морю гуляетъ И корабликъ подгоняетъ; Онъ бъжить себъ въ волнахъ На поднятыхъ парусахъ Мимо острова крутого, Мимо города большого: Пушки съ пристани палятъ, Кораблю пристать велять. Пристають къ заставъ гости. Князь Гвидонъ зоветъ ихъ въ

Ихъ и кормитъ, и поитъ, И отвъть держать велить: «Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики въ отвътъ: «Мы объёхали весь свёть: Торговали мы булатомъ, Чистымъ серебромъ и златомъ, И теперь намъ вышелъ срокъ; А лежитъ намъ путь

далекъ, Мимо острова Буяна, Въ парство славнаго Салтана». Говорить имъ князь тогда: «Добрый путь вамъ, господа, По морю по окіяну, Къ славному царю Салтану; Да скажите жъ: князь

Гвидонъ Шлеть де свой царю поклонъ». Гости князю поклонились.

Вышли вонъ и въ путь пустились. Къ морю князь, а лебедь тамъ Ужъ гуляеть по волнамъ. Князь опять: душа де просить, Такъ и тянетъ и уноситъ — И опять она его Вмигь обрызгала всего. Туть онъ очень уменьшился, Шмелемъ князь оборотился, Полетель и зажужжаль; Судно на моръ догналъ, Потихоньку опустился На корму-и въ щель забился.

Вътеръ весело шумитъ; Судно весело бъжить Мимо острова Буяна Въ парство славнаго Салтана, И желанная страна Вотъ ужъ издали видна. Воть на берегь вышли гости; Парь Салтанъ зоветь ихъ въ

гости,

И за ними во дворедъ Полетълъ нашъ удалецъ. Вилить: весь сіяя въ здать. Парь Салтанъ сидить въ палатъ На престоль и въ вънцъ Съ грустной думой на лиць; А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Около царя сидять, Четырьмя всв три глядять. Царь Салтанъ гостей сажаетъ За свой столь и вопрошаеть: «Ой вы, гости-господа, Лолго ль Вздили? куда? Ладно ль за моремъ, иль худо? И какое въ свътъ чудо?» Корабельщики въ отвътъ:

Мы объёхали весь свёть;
За моремъ житье не худо;
Въ свётё жъ вотъ какое чудо:
Островъ на морё лежить,
Градъ на островё стоитъ,
Каждый день идетъ тамъ диво:
Море вздуется бурливо,
Закипитъ, подыметъ вой,
Хлынетъ на берегъ пустой,
Расплеснется въ скоромъ

И останутся на брегъ Тридцать три богатыря, Въ чешув златой горя; Всв красавцы молодые, Великаны удалые, Всъ равны, какъ на подборъ; Старый дядька Черноморъ Съ ними изъ моря выходить И попарно ихъ выводитъ, Чтобы островъ тотъ хранить И дозоромъ обходить: И той стражи нътъ надежнъй Ни храбръе ни прилежнъй. А сидить тамъ князь Гвидонъ Онъ прислалъ тебъ поклонъ». Царь Салтанъ дивится чуду. «Коли живъ я только буду, Чудный островъ навъщу И у князя погощу». Повариха и ткачиха Ни гугу — но Бабариха, Усмъхнувшись, говорить: «Кто насъ этимъ удивить? Люди изъ моря выходять И себт дозоромъ ходять! Правду ль бають или лгуть, Дива я не вижу туть. Въ свътъ есть такія ль дива? Вотъ идетъ молва правдива:

За моремъ царевна есть, Что не можно глазъ отвесть: Інемъ свътъ Божій затмеваетъ, Ночью землю освъщаеть, Мъсянъ подъ косой блеститъ, А во лбу звъзда горитъ. А сама-то величава, Выступаеть, будто пава; А какъ рѣчь-то говоритъ, Словно рфченька журчитъ. Молвить можно справедливо, Это диво, такъ ужъ диво». Гости умные молчать: Спорить съ бабой не хотятъ. Чуду царь Салтанъ дивится, А паревичъ хоть и злится, Но жалбеть онь очей Старой бабушки своей. Онъ надъ ней жужжитъ,

кружится,
Прямо на носъ къ ней садится,
Носъ ужалиль богатырь:
На носу вскочиль волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради Бога!
Карауль! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вотъ ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель въ окошко,
Да спокойно въ свой удъль
Черезъ море полетълъ.

### YIII.

Князь у синя моря ходить, Съ синя моря глазъ не сводить; Глядь—поверхъ текучихъ водъ Лебедь бълая плыветъ. «Здравствуй, князь ты мой прекрасной! Что жъ ты тихъ, какъ день ненастной?

Опечалился чему?» Говорить она ему. Князь Гвидонъ ей отвъчаеть: «Грусть-тоска меня събдаеть-Люди женятся; гляжу, Не женать лишь я хожу».-«А кого же на примътъ Ты имѣешь?»—«Да на свътъ, Говорять, царевна есть, Что не можно глазъ отвесть: Лнемъ свъть Божій затмеваеть, Ночью землю освѣщаеть, Мѣсяцъ подъ косой блестить, А во лбу звъзда горить. А сама - то величава, Выступаеть, будто нава; Сладку речь-то говорить, Будто ръченька журчить. Только, полно, правда ль это?»

Князь со страхомъ ждеть отвъта.

Лебедь бёлая молчить И, подумавь, говорить:
«Да! такая есть дёвица. Но жена не рукавица:
Съ бёлой ручки не стряхнешь Да за поясь не заткнешь.
Услужу тебё совётомь — Слушай: обо всемь объ этомъ Пораздумай ты путемъ, Не раскаяться бъ потомъ».
Князь предь нею сталъ божиться,

Что пора ему жениться; Что объ этомъ, обо всемъ Передумаль онъ путемъ; Что готовъ душою страстной За царевною прекрасной Онъ пъшкомъ итти отсель Хоть за тридевять земель. Лебедь туть, вздохнувъ глубоко,

Молвила: «Зачъмъ далеко? Знай, близка судьба твоя, Въдь царевна эта — я». Туть она, взмахнувъ крылами, Полетъла надъ волнами И на берегь съ высоты Опустилася въ кусты, Встрепенулась, отряхнулась И царевной обернулась: Мѣсяцъ подъ косой блестить, А во лбу звъзда горить; А сама-то величава, Выступаеть, будто пава; А какъ рѣчь-то говорить, Словно ръченька журчить. Князь царевну обнимаеть, Къ бѣлой груди прижимаетъ И ведеть ее скорви Къ милой матушкъ своей. Киязь ей въ ноги, умоляя: «Государыня родная! Выбраль я жену себъ, Дочь послушную тебъ; Просимъ оба разръшенья, Твоего благословенья: Ты дътей благослови Жить въ совътъ и въ любви». Надъ главою ихъ покорной Мать съ иконой чудотворной Слезы льеть и говорить: «Богъ васъ, дъти, наградитъ». Князь недолго собирался, На царевнъ обвънчался; Стали жить да поживать, Да приплода поджидать.

IX.

Вътеръ по морю гуляетъ И корабликъ подгоняетъ; Онъ оъжитъ сеоъ въ волнахъ На раздутыхъ парусахъ Мимо острова крутого, Мимо города большого; Пушки съ пристани палятъ, Кораблю пристать велятъ. Пристаютъ къ заставъ гости. Князъ Гвидонъ зоветъ ихъ въ гости.

Онъ ихъ кормить и поитъ И отвъть держать велить: «Чѣмъ вы, гости, торгъ ведете И куда теперь плывете?» Корабельщики въ отвътъ: «Мы объвхали весь светь; Торговали мы не даромъ Неуказаннымъ товаромъ; А лежить намъ путь далекъ: Во-свояси на востокъ, Мимо острова Буяна, Въ царство славнаго Салтана». Князь имъ вымолвилъ тогда: «Добрый путь вамъ, господа, По морю по окіяну, Къ славному царю Салтану; Да напомните ему, Государю своему: Къ намъ онъ въ гости

объщался, Да оръшки все грызеть; А досель не собрался. А оръшки не простые, Шлю ему я свой поклонь». Скорлупы-то золотый, Гости въ путь, а князь Гвидонъ Ядра—чистый изумрудь; Дома на сей разъ остался Бълку холять, берегуть. И съ женою не разстался. Тамъ еще другое диво:

Вътеръ весело шумить, Судно весело бъжить Мимо острова Буяна
Къ царству славнаго Салтана,
И знакомая страна
Вотъ ужъ издали видна.
Вотъ на берегъ вышли гости.
Царь Салтанъ зоветъ ихъ въ

Гости видять: во дворцъ Царь сидить въ своемъ вънцъ; А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Около царя сидять, Четырьмя всё три глядять. Царь Салтанъ гостей сажаетъ За свой столь и вопрошаеть: «Ой вы, гости-господа, Долго ль вздили? куда? Ладно ль за моремъ, иль худо? И какое въ свътъ чудо?» Корабельщики въ отвътъ: «Мы объбхали весь свъть; За моремъ житье не худо, Въ свътъ жъ вотъ какое чудо: Островъ на морѣ лежить, Градь на островѣ стоитъ, Съ златоглавыми церквами, Съ теремами и садами; Ель растеть передъ дворцомъ, А подъ ней хрустальный домъ; Бълка въ немъ живеть ручная, Да чудесница какая! Бълка пъсенки поетъ Да оръшки все грызеть; А оръшки не простые, Скорлупы-то золотыя, Бълку холять, берегутъ. Тамъ еще другое диво: Море вздуется бурливо, Закипить, подыметь вой,

Хлынеть на берегь пустой, Расплеснется въ скоромъ бъгъ, И очутятся на брегъ, Въ чешув, какъ жаръ горя, Тридцать три богатыря, Всв красавцы удалые. Великаны молодые, Вев равны, какъ на подборъ, Съ ними дядька Черноморъ. И той стражи нъть надеживи, Ни храбръе ни прилежиъй. А у князя женка есть, Что не можно глазъ отвесть: Лнемъ свътъ Божій затмеваеть, Ночью землю освъщаеть; Мѣсяцъ подъ косой блестить, А во лбу звъзда горить. Князь Гвидонъ тотъ городъ

править, Всякъ его усердно славить; Онъ прислалъ тебъ поклонъ, Да тебъ пеняеть онъ: Къ намъ де въ гости объщался,

А досель не собрался». Туть ужь царь не

утерпёль, Снарядить оны флоть велёль. А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Не хотять царя пустить Чудпый островъ навёстить. Но Салтанъ имъ не внимаеть И какъ разъ ихъ унимаетъ: «Что я? царь или дитя? — Говорить онъ не шутя. — Нынче жъ ёду!»—Туть онъ топнуль,

Вышелъ вонъ и дверью хлопнулъ.

X.

Подъ окномъ Гвидонъ сиди

сидить,
Молча на море тлядить:
Не шумить оно, не хлещеть,
Лишь едва-едва трепещеть,
И въ лазоревой дали
Показались корабли;
По равнинамь окіяна
- Бдеть флоть царя Салтана.
Князь Гвидонъ тогда вскочиль,
Громогласно возопиль:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Вдеть батюшка сюда».
Флоть ужь къ острову

подходитъ. Князь Гвидонъ трубу наводить: Царь на палубъ стоить И въ трубу на нихъ глядить; Съ нимъ ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой; Удивляются онъ Незнакомой сторонъ. Разомъ пушки запалили, Въ колокольняхъ зазвонили; Къ морю самъ идетъ Гвидонъ, Тамъ царя встрвчаеть онъ Съ поварихой и ткачихой, Съ сватьей бабой Бабарихой; Въ городъ онъ повелъ царя, Ничего не говоря.

Всё теперь идуть въ палаты У вороть блистають латы, И стоять въ глазахъ царя Тридцать три богатыря, Всё красавцы молодые, Великаны удалые, Всѣ равны, какъ на подборъ, Съ ними дядька Черноморъ. Царь вступилъ на дворъ

широкой:
Тамъ подъ елкою высокой
Бълка пъсенку поеть,
Золотой оръхъ грызетъ,
Изумрудецъ вынимаетъ
И въ мъшочекъ опускаетъ;
И засъянъ дворъ большой
Золотою скорлупой.
Гости далъ—торонливо,
Смотрять—что жъ?

Княгиня-диво:
Подъ косой дуна блестить,
А во лбу звъзда горить;
А сама-то величава,
Выступаеть, будто пава,
И свекровь свою ведеть.
Царь глядить—и узнаеть...
Въ немъ взыграло ретивое!

«Что в вижу? Что такое? Какъ!» и духъ въ немъ занялся...

Царь слезами залился, Обнимаеть онъ царицу И сынка и молодицу; И садятся всв за столь, И веселый пиръ пошелъ. А ткачиха съ поварихой, Съ сватьей бабой Бабарихой Разбѣжались по угламъ; Ихъ нашли насилу тамъ. Тутъ во всемъ онъ признались, Повинились, разрыдались. Царь для радости такой Отпустиль всёхъ трехъ домой. День прошель-царя Салтана Уложили спать вполиьяна. Я тамъ былъ; медъ, пиво пилъ ---

пилъ — И усы лишь обмочилъ.

А. Пушкинъ.

# Заколдованное мъсто.

(Быль, разсказанная дьячкомъ \*\*\*ской церкви).

Ей Богу, уже надобло разсказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: разсказывай да и разсказывай, в отвязаться нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, вь последній разь. Да, воть вы говорили насчеть того, что человекь можеть совладать, какъ говорять, сь нечистымь духомь. Оно, конечно, то-есть, если хорошенько подумать, бывають на свете всякіе случаи... Однакожь не говорите этого: захочеть обморочить дьявольская сила, то обморочить; ей Богу, обморочить!.. Воть извольте видёть: насъ всёхъ у отца было четверо; я тогда быль еще дурень, всего мнё было лёть одиннадцать... такъ нёть же, не одиннадцать: я помню какъ теперь, когда разъ побёжаль было на четверенькахъ и сталь даять по-собачьи, батько закричаль на меня, покачавъ головою: «Эй, Өома, Өома! тебя женить пора, а ты дурёешь, какъ молодой лошакъ!»

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги,—пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ, — довольно крѣпокъ. Бывало, вздумаетъ... Да что жъ этакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой зачѣмъто побѣжалъ за комору. Что, въ самомъ дѣлѣ!.. Добро бы поневолѣ, а то вѣдь сами же напросились... Слушать, такъ слушать!

Батька еще въ началѣ весны повезъ въ Крымъ на продажу табакъ; не помню только, два или три воза снарядилъ- онъ; табакъ былъ тогда въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ трехгодового брата — пріучать заранѣе чумаковать; насъ осталось: дѣдъ, мать, я да братъ, да еще братъ. Дѣдъ засѣялъ баштанъ на самой дорогѣ и перешелъ жить въ курень; взялъ и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ съ баштану. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: бывало, наѣшься въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, цыбули, гороху, что въ животѣ, ей Богу, какъ будто пѣтухи кричатъ. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе толкутся по дорогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ на обмѣнъ куръ, яицъ, индѣекъ. Житье было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ каждый день возовъ пятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бывалый: пойдетъ разсказывать—только уши развѣшивай! А дѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми,—дѣда всякій уже зпалъ,—можете посудить сами, что бываетъ, когда соберется старье: тара, тара тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... Ну, и разольются! вспомянуть, Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ, — ну, вотъ, право, какъ будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться, дёдъ ходилъ по баштану и снималь съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, чтобы не попеклись на солнпъ.

«Смотри, Останъ», говорю я брату: «вонъ чумаки ѣдутъ!» — «Гдѣ чумаки?» сказалъ дѣдъ, положивши значокъ на большой дынѣ, чтобы на случай не съѣли хлопцы.

По дорогъ тянулось, точно, возовъ шесть. Впереди шелъ чумакъ уже съ сизыми усами. Не дошедши шаговъ—какъ бы вамь сказать?—на десять, онъ остановился.

«Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдё увидёться!» Дёдь прищурилъ глаза: «А! здорово, здорово! Откуда Богъ несетъ? И Болячка здёсь? Здорово, здорово, братъ! Что за дьяволъ! да тутъ всё: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелекъ! и Стецко! Здорово! А, га, га! го, го!..» И пошли цёловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оставили на дорогъ; а сами съли всъ въ кружокъ впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тутъ до люлекъ? за розсказнями да за раздобарами врядъ ли и по одной досталось. Послъ полдника сталъ дъдъ потчевать гостей дынями. Вотъ каждый, взявши по дынъ, обчистиль ее чистенько пожикомъ (колачи всъ были тертые, мыкали не мало, знали уже, какъ ъдятъ въ свътъ, — пожалуй, и за панскій столъ, хоть сейчасъ, готовы състь); обчистивши хорошенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, вынилъ изъ нея кисель, сталъ ръзать по кусочкамъ и класть въ ротъ.

«Что жъ вы, хлопцы», сказалъ дёдъ, «рты свои разинули? танцуйте, собачьи дёти! Гдё, Остапъ, твоя сопилка? А пу-ка казачка! Оома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! Гей, гопъ!»

Я быль тогда малый подвижной. Старость проклятая! Теперь уже не пойду такъ; вмѣсто всѣхъ выкрутасовъ, ноги только спотыкаются. Долго глядѣлъ дѣдъ на насъ, сидя съ чумаками. Я замѣчаю, что у него ноги не постоятъ на мѣстѣ: такъ, какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

«Смотри,  $\theta$ ома», сказаль Остапь, «если старый хрѣнь не пойдеть танцовать!»

Что жъ вы думаете? не успъль онъ сказать — не вытерпъль старичина! Захотълось, знаете, прихвастнуть передъ чумаками. «Вишь, чортовы дъти! развъ такъ танцують? Вотъ какъ танцуютъ!» сказалъ онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцоваль такъ, что хоть бы и съ гетманшею. Мы посторонились, и пошелъ хрѣнъ вывертывать ногами по всему гладкому мѣсту, которое было возлѣ грядки съ огурцами. Только что дошелъ, однакожъ, до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть ногами на вихрь какую-то свою штуку, — не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины — не

береть! Что хочь дёлай — не береть, да и не береть! Ноги, какъ деревянныя, стали. «Вишь дьявольское мёсто! вишь сатанинское наважденіе! Впутаєтся же Продъ, врагъ рода человёческаго!» Ну, какъ надёлать сраму передъ чумаками? Пустился спова и началь чесать дробно, мелко, любо глядёть; до середины— нётъ! не вытанцовывается, да и полно! «А, шельмовскій сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Воть на старость надёлаль стыда какого»!.. И въ самомъ дёлё, сзади кто-то засемёялся.

Оглянулся: ни баштану ни чумаковъ, ничего; назади, впереди, по сторонамъ — гладкое поле. «Э! ссс... вотъ тебъ на!» Началъ прищуривать глаза — мъсто, кажись, не совсъмъ незнагомое: сбоку льсь, изъ-за льса торчаль какой-то щесть и виделся прочь-далеко въ небъ. Что за пропасть? Да это голубятня, что у попа въ огородъ! Съ другой стороны тоже что-то сърветь; вглядълся: гумно волостного писаря. Воть куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, наткнулся онъ на дорожку. Мъсяца не было: бълое пятно мелькало, вмъсто него, сквозь тучу. «Быть завтра большому вътру!» подумаль дёдь. Глядь — въ сторонё отъ дорожки на могилкё всных-нула свёчка. «Вишь!» Сталъ дёдъ и руками подперся въ боки и глядить: свъчка потухла; вдали и немного подалье загорълась другая. «Кладь!» закричаль дъдъ. «Я ставлю, Богъ знаетъ что, если не кладъ!» И уже поплевалъ было въ руки, чтобы копать, да спохватился, что нъть при немъ ни заступа ни лопаты. «Эхъ, жаль! Ну, — кто знаетъ? — можетъ-быть, стоить только поднять дернь, а онь туть и лежить, голубчикъ! Нечего дълать, назначить, по крайней мъръ, мъсто, чтобы не позабыть послъ !»

Вотъ, перетянувши сломанную, видно, вихремъ, порядочную вътку дерева, навалилъ ее на ту могилку, гдъ горъла свъчка, и пошелъ по дорожкъ. Молодой дубовый лъсъ сталъ ръдъть; мелькиулъ плетень. «Ну, такъ! не говорилъ ли я», подумалъ дъдъ, «что это понова левада? Вотъ и плетень его! Теперь и версты нътъ до баштана.

Поздненько, одпакожъ, пришель онъ домой, и галушекъ не захотъть всть. Разбудивши брата Остапа, спросиль только, давно ли увхали чумаки, и заверпулся въ тулунъ. И когда тотъ началь было спрашивать: «А куда тебя, двдь, черти двли

сегодня?» — «Не спрашивай», сказаль онь, завертываясь еще кръпче. «Не спрашивай, Остапь: не то — посъдъешь!» И захрапъль такъ, что воробьи, которые забрались было на баштань, поподымались съ перенугу на воздухъ. Но гдъ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестія, — дай Боже ему царствіе небесное! — умъль отдълаться всегда. Иной разъ такую запоеть пъсню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться въ полъ, дъдь надъль свитку, подпоясался, взяль подъ мышку заступъ и лопату, надъль на голову шапку, выпилъ кухоль сыровцу, утерь губы полою и пошелъ прямо къ попову огороду. Воть минулъ и плетень и низенькій дубовый лъсъ. Промежъ деревьевь вьется дорожка и выходить въ поле; кажись, та самая. Вышель и на поле — мъсто точь въ точь вчерашнее: вонъ и голубятня торчить; но гумна не видно. «Нътъ, это не то мъсто. То, стало-быть, подалъе; нужно, видно, поворотить къ гумну!» Поворотилъ назадъ, сталъ итти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нъть! Опять поворотилъ поближе къ голубятнъ — гумно спряталось. Въ полъ, какъ нарочно, сталъ накрапывать дождикъ. Побъжалъ снова къ гумну — голубятня пропала; къ голубятнъ — гумно пропало.

«А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождаль дѣтей своихъ видѣть!» А дождь пустился какъ изъ ведра.

Вотъ, скинувши новые сапоги и обернувши въ хустку, чтобы не покоробились отъ дождя, задалъ онъ такого бъгуна, какъ будто панскій иноходецъ. Влъзъ въ курень, промокши насквозь, накрылся тулупомь и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, какихъ я еще отроду не слыхивалъ. Признаюсь, я бы, върно, покраснълъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснутся, смотрю: уже дѣдъ ходитъ по баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ лопухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился, сталъ пугать меньшого брата, что онъ обмѣняетъ его на куръ, вмѣсто арбуза; а, пообѣдавши, сдѣлалъ самъ изъ дерева пищикъ и началъ на немъ играть; и далъ намъ забавляться дыню, свериувшуюся въ три погибели, словно змѣя, которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ я дынь нигдѣ и не видывалъ: правда, сѣмена ему что-те издалека достались.

Ввечеру, уже повечерявши, дёдъ пошелъ съ заступомъ прокопать новую грядку для позднихъ тыквъ. Сталъ проходить мимо того заколдованнаго мѣста, не вытерпѣлъ, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое мѣсто!» взошелъ па середину, гдѣ не вытанцовалось позавчера, и ударилъ всердцахъ заступомъ. Глядь — вокругъ него опять то же самое поле: съ одной стороны торчитъ голубятня, а съ другой гумно. Ну, хорошо, что догадался взять съ собою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ и могилка стоитъ! вонъ и вѣтка навалена! вонъвонъ горитъ и свѣчка! Какъ бы только не ошибиться!»

Потихоньку побъжать онь, поднявши заступь вверхъ, какъ будто бы хотъть имъ попотчевать кабана, затесавшагося на баштанъ, и остановился передъ могилкою. Свъчка погасла; на могилъ лежать камень, заросшій травою. «Этоть камень нужно поднять!» подумать дъдъ, и начать обкапывать его со всъхъ сторонъ. Великъ проклятый камень! Вотъ, однакожъ, упершись кръпко ногами въ землю, пихнулъ онъ его съ могилы. «Гу!» пошло по долинъ. «Туда тебъ и дорога! теперь живъе пойдеть дъло».

Туть дёдь остановился, досталь рожокъ, насыпаль на кулакъ табаку и готовился было поднести къ носу, какъ вдругъ надъ головою его «чихи!»—чихнуло что-то такъ, что покачнулись деревья и дёду забрызгало все лицо. «Отворотился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть!» проговориль дёдъ, протирая глаза. Осмотрёлся— никого нёть. «Нётъ, не любитъ, видно, чорть табаку!» продолжаль онъ, кладя рожокъ въ пазуху и принимаясь за заступъ. «Дурень же онъ, а такого табаку ни дёду ни отцу его не доводилось нюхать!» Сталъ копать— земля мягкая, заступъ такъ и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидёлъ онъ котелъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» вскрикнулъ дѣдъ, подсовывая подъ него заступъ.

«А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» запищалъ птичій носъ, клюнувши котель.

Посторонился дёдъ и выпустиль заступъ.

«Л, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!» заблеяла баранья голова съ верхушки дерева.

«А, голубчикь, воть гдѣ ты!» заревѣль медвѣдь, высунувши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дѣда. «Да туть страшно слово сказать!» проворчаль онъ про себя.

«Тутъ страшно слово сказать!» пискнулъ птичій посъ.

«Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова.

«Слово сказать!» ревнуль медвъдь.

«Гмь»... сказаль дёдь, и самь перепугался.

«Гмъ!» пропищалъ носъ.

«Гмъ!» проблеялъ баранъ.

«Гумъ!» заревълъ медвъдь.

Со страхомъ оборотился дёдь: Боже ты мой, какая ночь! ни звёздь ни мёсяца; вокругь провалы; подь ногами круча безъ дна; надъ головою свёсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дёду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ—какъ мёхъ въ кузницё; ноздри—хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей Богу, какъ двё колоды! красныя очи выкатились наверхъ, и еще и языкъ высунула и дразнить! «Чортъ съ тобою!» сказаль дёдъ, бросивъ котелъ. «На тебъ и кладъ твой! Экая мерзостная рожа!» И уже ударился было бёжать, да оглядълся и сталъ, увидъвши, что все было попрежнему. «Это только пугаетъ нечистая сила!»

Принялся снова за котель—нъть, тяжель! Что дълать? Туть же не оставить! Воть, собравши всъ силы, ухватился онъ за него руками: «Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!» и вытащиль.

«Ухъ! теперь понюхать табаку!»

Досталь рожовь. Прежде, однакожь, чёмь сталь насыпать, осмотрёлся хорошенько, нёть ли кого. Кажись, что нёть; но воть чудится ему, что пень дерева пыхтить и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, нось поморщился и воть такь и собирается чихнуть. «Нёть, не понюхаю табаку», подумаль дёдь, спрятавши рожовь: «опять заплюеть сатана очи!» Схватиль скорёе котель и давай оёжать, сколько доставало духу; только слышить, что сзади что-то такь и чешеть прутьями по ногамь... «Ай! ай! ай!» покрикиваль только дёдь, ударивь во всю мочь; и какь добёжаль до попова огорода, тогда только перевель немного духь.

«Куда это зашель дёдь?» думали мы, дожидаясь часа три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячихъ галушекъ. Нётъ, да и нётъ дёда! Стали опять вечерять сами. Послё вечери вымыла мать горшокъ и искала глазами,

куда бы вылить помои, потому что вокругь все были гряды; какъ видитъ, идетъ прямо къ ней навстрѣчу кухва. На небѣ было-таки темненько. Вѣрно, кто-нибудь изъ хлопцевъ, шаля, спрятался сзади и подталкиваетъ ее. «Вотъ кстати, сюда вылить помои!» сказала и вылила горячіе помои.

«Ай!» закричало басомъ. Глядь—дѣдъ. Ну, кто его знаетъ! Ей Богу, думали, что бочка лѣзетъ! Признаюсь, коть оно и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣдая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвѣшана корками отъ арбузовъ и дынь.

«Вишь, чортова баба!» сказаль дёдь, обтирая голову полою: «какь опарила! какь будто свинью передъ Рождествомь! Ну, хлопцы, будеть вамь теперь на бублики! Будете, собачьи дёти, ходить въ золотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вамь принесъ!» сказаль дёдъ и открылъ котелъ.

Что жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по малой мѣрѣ, подумавши хорошенько: а? золото? Воть то-то, что не золото: соръ, дрязгъ... стыдно сказать, что такое. Плюнулъ дѣдъ, кинулъ котелъ и руки послѣ того вымылъ.

Съ той поры закляль дёдь и насъ вёрить когда-либо чорту. «И не думайте!» говориль онь часто намь: «все, что ни скажеть врагь Господа Христа, все солжеть, собачій сынь! У него правды и на копейку нёть!» И, бывало, чуть только услышить старикъ, что въ иномъ мёстё не спокойно: «А, ну-те, ребята, давайте крестить!» закричить къ намъ: «такъ его! такъ его! хорошенько!» и начнеть класть кресты. А то проклятое мёсто, гдё не вытанцовалось, загородиль плетнемъ, велёлъ кидать все, что ни есть непотребнаго, весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.

Такъ вотъ какъ морочитъ нечистая сила человѣка! Я знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батьки подъ баштанъ сосѣдніе казаки. Земля славная, и урожай всегда бываль на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда не было ничего добраго. Засѣють, какъ слѣдуеть, а взойдетъ такое, что и разобрать нельзя: арбузъ—не арбузъ, тыква—не тыква, огурецъ—не огурецъ... чортъ знастъ, что такое!

## Лягушка-путешественница.

Ι

Жила-была на свътъ лягушка-квакушка. Сидъла она въ болотъ, ловила комаровъ да мошку, весною громко квакала вмъстъ со своими подругами. И весь въкъ она прожила бы благополучно, конечно, въ томъ случаъ, если бы не съълъ ес аистъ. Но случилось одно происшествіе.

Однажды она сидѣла на сучкѣ высунувшейся изъ воды коряги и наслаждалась теплымъ мелкимъ дождикомъ.

«Ахъ, какая сегодня прекрасная мокрая погода!—думала она.—Какое это наслажденіе жить на свъть!»

Дождикъ моросилъ по ея пестренькой лакцрованной спинкъ; капли его подтекали ей подъ брюшко и за лапки, и это было восхитительно-пріятно, такъ пріятно, что она чуть-чуть не заквакала; но, къ счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакають — на это есть весна — и что, заквакавъ, она можеть уронить свое лягушечье достониство. Поэтому она промолчала и продолжала нъжиться.

### II.

Вдругъ тонкій, свистящій, прерывистый звукъ раздался въ воздухъ. Есть такая порода утокъ: когда онъ летять, то ихъ крылья, разсъкая воздухъ, точно поють, или, лучше сказать, посвистывають; фью-фью, фью-фью раздается въ воздухъ, когда летитъ высоко надъ вами стадо такихъ утокъ, а ихъ самихъ даже и не видно—такъ онъ высоко летятъ. На этотъ разъ утки, описавъ огромный полукругъ, спустились и съли какъ разъ въ то самое болото, гдъ жила лягушка.

— Кря! кря! — сказала одна изъ нихъ. — Летъть еще далеко; надо покушать.

И лягушка сейчасъ же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станутъ всть ее, большую и толстую квакушку, но всетаки, на всякій случай, нырнула подъ корягу. Однако, подумавъ, она рвшилась высунуть изъ воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летятъ утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка. — Ужъ холодно становится! Скоръй на югъ! скоръй на югъ! И вст утки стали громко крякать въ знакъ одобренія.

— Госпожи утки, — осмълилась сказать лягушка, — что такое югь, на который вы летите? Прошу извиненія за безповойстве.

#### III.

И утки окружили лягушку. Сначала у нихъ явилось желаніе събсть ее, но каждая изъ нихъ подумала, что лягушка слишкомъ велика и не пролъзетъ въ горло. Тогда всъ онъ начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на югъ! Теперь тамъ тепло! Тамъ есть такія славныя, теплыя болота! Какіе тамъ червяки! Хорошо на югъ.

Онъ такъ кричали, что почти оглушили лягушку. Едваедва она убъдила ихъ замолчать и попросила одну изъ нихъ, которая казалась ей толще и умнъе всъхъ, объяснить ей, что такое югъ. И когда та разсказала ей о югъ, то лягушка пришла въ восторгъ, но въ концъ все-таки спросила, потому что была осторожна.

- А много ли тамъ мошекъ и комаровъ? 0! цълыя тучи! отвъчала утка.
- Ква! сказала лягушка, и туть же обернулась посмотръть, нъть ли здъсь подругь, которыя могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она ужъ никакъ не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разикъ. — Возьмите меня съ собой!
- Это мнъ удивительно! воскликнула утка. Какъ мы тебя возьмемъ? У тебя нътъ крыльевъ.
   Когда вы летите? спросила лягушка.
- Скоро, скоро! закричали всѣ утки. Кря, кря! кря! кря! Туть холодно! На югь! на югь!
- Позвольте мий подумать только пять минуть, сказала лягушка; -- я сейчасъ вернусь, я, навърное, придумаю чтонибудь хорошее.

## IY.

И она шлепнулась съ сучка, на который было снова взлизла, въ воду, нырнула въ типу и совершенно зарылась въ ней, чтобы посторонніе предметы не мъщали ей размышлять. Пять минуть прошло, утки совсемь было собрались лететь, какъ вдругь изъ



воды, около сучка, на которомь сидѣла лягушка, показалась ея морда, и выраженіе этой морды было самое сіяющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть двъ изъ васъ возьмутъ въ свои клювы прутикъ, а я прицъплюсь за него посрединъ. Вы будете летъть, а я — ъхать. Нужно только, чтобы вы не крякалй, а я не квакала, и все будетъ превосходно.

#### Y.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи версть не Богъ знаетъ какое удовольствіе, но ея умъ привель утокъ въ такой восторгъ, что онъ единодушно согласились нести ее. Ръшили перемъняться каждые два часа, и такъ какъ утокъ было, какъ говорится въ загадкъ, столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хорошій, прочный прутикъ, двъ утки взяли его въ клювы, лягушка прицъпилась ртомъ за середину, и все стадо поднялось на воздухъ. У лягушки захватило духъ отъ стращной высоты, на которую ее подняли; кромъ того, утки летъли неровно и дергали прутикъ; бъдная квакушка болталась въ воздухь, какъ бумажный паяцъ, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла къ своему положенію и даже начала осматриваться. Подъ нею быстро проносились поля, луга, ръки и горы, которые ей, впрочемъ, было очень трудно разсматривать, потому что, вися на прутикъ, она смотръла назадъ и немного вверхъ, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вотъ какъ я превосходно придумала!» думала она про себя.

#### VI.

А утки летъли вслъдъ за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорили онъ, — даже между утками мало такихъ найдется.

Она едва удерживалась, чтобы не поблагодарить ихъ, но, вспомнивъ, что, открывъ ротъ, она свалится съ страшной высоты, еще кръпче стиснула челюсти и ръшилась терпъть. Она болталась такимъ образомъ цёлый день: несшія ее утки перемѣнялись на лету, ловко подхватывая прутикъ; это было очень страшно: не разъ лягушка чуть было не квакнула отъ страха, но нужно было имѣть присутствіе духа, и она его имѣла. Вечеромъ вся компанія остановилась въ какомъ-то болотѣ; съ зарею утки съ лягушкой снова пустились въ путь, но на этотъ разъ путешественница, чтобы лучше видѣть, что дѣлается на пути, прицѣпилась спинкой и головой впередъ, а брюшкомъ назадъ. Утки летѣли надъ сжатыми полями, надъ пожелтѣвшими лѣсами и надъ деревнями, полными хлѣба въ скирдахъ; оттуда доносился людской говоръ и стукъ цѣповъ, которыми молотили рожь. Люди смотрѣли на стаю утокъ и, замѣчая въ ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушкѣ ужасно захотѣлось летѣть поближе къ землѣ, показать себя и послушать, что о ней говорятъ. На слѣдующемъ отдыхѣ она сказала:

— Нельзя ли намъ летъть не такъ высоко? У меня отъ высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мнъ вдругь сдълается дурно.

И добрыя утки объщали ей летъть пониже.

#### VII.

На слѣдующій день онѣ летѣли такъ низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дъти въ одной деревнъ. — Утки лягушку несутъ.

Лягушка услышала это, и у нея прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали въ другой деревнѣ взрослые. — Вотъ чудо-то!

«Знаютъ ли они, что это придумала я, а не утки?» подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали въ третьей деревнъ. — Экое чудо! И кто это придумаль такую хитрую штуку?

Туть дягушка ужъ не выдержала и, забывъ всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

- Это я! я!

И съ этимъ крикомъ она полетѣла вверхъ тормашками на землю. Утки громко закричали; одна изъ нихъ хотѣла под-хватить бѣдную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всѣми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но

такъ какъ утки летъли очень быстро, то и она упала не прямо на то мъсто, надъ которымъ закричала и гдъ была твердая дорога, а дораздо дальше, что было для нея большимъ счастьемъ, потому что она бултыхнулась въ грязный прудъ на краю деревни.

#### VIII.

Она скоро вынырнула изъ воды и тотчасъ же опять сгоряча закричала во все горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокругъ нея никого не было. Испуганныя неожиданнымъ плескомъ, мѣстныя лягушки всѣ попрятались въ воду. Когда онѣ начали показываться изъ нея, то съ удивленіемъ смотрѣли на новую.

И она разсказала имъ чудную исторію о томъ, какъ она думала всю жизнь и, наконецъ, изобрѣла новый необыкновенный способъ путешествія на уткахъ; какъ у нея были свои собственныя утки, которыя носили ее, куда ей было угодно; какъ она побывала на прекрасномъ югѣ, гдѣ такъ хорошо, гдѣ такія прекрасныя, теплыя болота и такъ много мошекъ и всякихъ другихъ съѣдобныхъ насѣкомыхъ.

— Я завхала къ вамъ посмотръть, какъ вы живете, — сказала она, — я пробуду у васъ до весны, лока не вернутся мои утки, которыхъ я отпустила.

Но утки ужъ никогда не вернулись. Онъ думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалъли ее.

В. Гаршинъ.

## Пріемышъ.

(Изъ разсказовъ стараго охотника.)

Ī

Дождливый лѣтній день. Я люблю въ такую погоду бродить по лѣсу, особенно, когда впереди есть теплый уголокъ, гдѣ можно обсутпться и обогрѣться. Да къ тому же лѣтній дождь теплый. Въ городѣ въ такую погоду — грязь, а въ лѣсу земля жадно впитываеть влагу, и вы идете по чуть отсырѣвшему ковру изъ прошлогодняго палаго листа и осыпавшихся иглъ сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которыя сыплются на васъ при каждомъ движеніи. А когда выглянеть солице послѣ

такого дождя, люсь такъ ярко зеленюеть и весь горить алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругомъ васъ, и вы чувствуете себя на этомъ праздникъ желаннымъ, дорогимъ гостемъ.

Именно въ такой дождливый день я подходиль къ Свътлому озеру, къ знакомому сторожу на рыбачьей соймъ Тарасу. Дождь уже ръдъль. На одной сторонъ неба показались просвъты — еще немножко, и покажется горячее лътнее солнце. Лъсная тропинка сдълала крутой повороть, и я вышелъ на отлогій мысъ, вдававшійся широкимъ языкомъ въ озеро. Собственно, здъсь было не самое озеро, а широкій протокъ между двумя озерами, и сойма приткнулась въ излучинъ, на низкомъ берегу, гдъ въ заливчикъ ютились рыбачьи лодки. Протокъ между озерами образовался, благодаря большому лъсистому острову, разлегшемуся зеленой шанкой напротивъ соймы.

Мое появленіе на мысу вызвало сторожевой окликъ собаки Тараса, — на незнакомыхъ людей она всегда лаяла особеннымъ образомъ, отрывисто и рѣзко, точно сердито спрашивала: кто идетъ? Я люблю такихъ простыхъ собачонокъ за ихъ необыкновенный умъ и вѣрную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверхъ дномъ большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругомъ избушки росла густая поросль изъ иванъ-чая, шалфея и «медвѣжьихъ дудокъ», такъ что у подходившаго къ избушкѣ человѣка виднѣлась одна голова. Такая густая трава росла только по берегамъ озера, потому что здѣсь достаточно было влаги, и почва была жирная.

Когда я подходилъ уже совсёмъ къ избушкё, изъ травы кубаремъ вылетёла на меня пестрая собачонка и залилась отчаяннымъ лаемъ.

— Соболько, перестань... Не узналь?

Соболько остановился въ раздумы, но, видимо, еще не въриль въ старое знакомство. Опъ осторожно подошель, обнюхалъ мои охотничьи сапоги и только послъ этой церемоніи впновато завиляль хвостомъ. Дескать, виновать, ошибся, — а все-таки я долженъ стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, т.-е. онъ, вѣроятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругомъ избушки все говорило о присутствіп живого человъка: слабо курившійся огонекъ, охапка только что нарубленныхъ дровъ, сушившаяся на кольяхъ свть, топоръ, воткнутый въ обрубокъ дерева. Въ пріотворенную дверь соймы виднѣлось все хозяйство Тараса: ружье на стѣнѣ, нѣсколько горшковъ на припечкѣ, сундучокъ подъ лавкой, развѣшенныя снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой, во время рыбнаго лова, въ ней помѣщалась цѣлая артель рабочихъ. Лѣтомъ старикъ жилъ одинъ. Несмотря ни на какую погоду, онъ каждый день жарко натапливалъ русскую печь и спалъ на полатяхъ. Эта любовь къ теплу объяснялась почтеннымъ возрастомъ Тараса — ему было около девяноста лѣтъ; я говорю «около» потому, что самъ Тарасъ забылъ, когда онъ родился. «Еще до француза», какъ объяснялъ онъ, т.-е. до нашествія французовъ въ Россію въ 1812 году.

Снявъ намокшую куртку и развъсивъ охотничьи доспъхи по стънкъ, я принялся разводить огонь. Соболько вертълся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорълся огонекъ, пустивъ кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошель. По небу неслись разорванныя облака, роняя ръдкія капли. Кое-гдъ синъли просвъты неба. А потомъ показалось и солнце, горячее іюльское солнце, подъ лучами котораго трава точно задымилась. Вода въ озеръ стояла тихо-тихо, какъ это бываеть только послъ дождя. Пахло свъжей травой, шалфеемъ, смолистымъ ароматомъ недалеко стоявшаго сосняка. Вообще хорошо, какъ только можеть быть хорошо въ такомъ глухомъ лёсномъ уголкв. Направо, гдъ кончался протокъ, синъла гладь Свътлаго озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголокъ! и не даромъ старый Тарасъ прожиль здёсь цёлыхъ сорокъ лётъ. Гдъ-нибудь въ городъ онъ не прожиль бы и половины, потому что въ городъ не купишь ни за какія деньги чистаго воздуха, а главное — это спокойствіе, которое охватывало здісь. Хорошо на соймъ!.. Весело горитъ яркій огонекъ; начинаетъ припекать горячее солнце, глазамъ больно смотръть на сверкающую даль чуднаго озера. Такъ сидёлъ бы здёсь и, кажется, не разстался бы съ чуднымъ дъснымъ привольемъ. Мысль о городъ мелькаеть въ головъ, какъ дурной сонъ.

Въ ожиданіи старика я прикрѣпиль на длинной палкѣ мѣдный походный чайникъ съ водой и повѣсиль его надъ огнемъ. Вода уже начинала кипѣть, а старика все не было.

— Куда бы ему дѣться? — раздумываль я вслухъ. — Спасти осматривають утромъ, а теперь полдень... Можетъ-быть, поѣхаль

посмотрёть, не ловить ли кто рыбу безъ спроса... Соболько, куда дёвался твой хозяинь?

Умная собака только виляла пушистымъ хвостомъ, облизывалась и нетериъливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежалъ къ типу такъ называемыхъ «промысловыхъ» собакъ. Небольшого роста, съ острой мордой, стоячими ушами и загнутымъ вверхъ хвостомъ, онъ, пожалуй, напоминалъ обыкновенную дворнягу, съ той разницей, что дворняга не нашла бы въ лъсу бълки, не сумъла бы «облаять» глухаря, выслъдить оленя, — однимъ словомъ, настоящая промысловая собака, лучшій другь человъка. Нужно видъть такую собаку именно въ лъсу, чтобы въ полной мъръ оцънить всъ ея достоинства.

Когда этотъ «лучшій другъ человѣка» радостно взвизгнуль, я поняль, что онъ завидѣль хозяина. Дѣйствительно, въ протокѣ черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая островь. Это и былъ Тарасъ... Онъ плылъ, стоя на ногахъ, и ловко работаль однимъ весломъ, — настоящіе рыбаки всѣ такъ плаваютъ на своихъ лодкахъ-однодеревкахъ, называемыхъ не безъ основанія «душегубками». Когда онъ подплылъ ближе, я замѣтилъ, къ удивленію, плывшаго передъ лодкой лебедя.

мѣтиль, къ удивленію, плывшаго передь лодкой лебедя.
— Ступай домой, гуляка! — ворчаль старикь, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Воть я тебѣ дамь... уплывать, Богъ знаеть куда... Ступай домой, гуляка!.. Лебедь красиво подплыль къ соймѣ, вышель на берегь,

Лебедь красиво подплыль къ соймѣ, вышель на берегь, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своихъ кривыхъ черныхъ ногахъ, направился къ избушкѣ.

### Η.

Старикъ Тарасъ былъ высокаго роста, съ окладистой сёдой бородой и строгими, большими сёрыми глазами. Онъ все лѣто ходилъ босой и безъ шляны. Замѣчательно, что у него всѣ зубы были цѣлы, и волосы на головѣ сохранились. Загорѣлое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. Въ жаркое время онъ ходилъ въ одной рубахѣ изъ крестьянскаго синяго холста.

- Здравствуй, Тарасъ!
- Здравствуй, баринъ!
- Откуда Богь несеть?
- А воть за *Пріємышем* плаваль, за лебедемь... Все туть вертвлєя, въ протокв, а потомь вдругь и пропаль. Ну,

я сейчасъ за нимъ. Вывхалъ въ озеро-нътъ, по заводямъ пронлыль---нътъ; а онъ за островомъ нлаваетъ.

- Откуда досталь-то его, лебедя? А Богь послаль... да! Туть охотники изъ господъ наъзжали; ну, лебедя съ лебедушкой пристрълили; а воть этоть . остался. Забился въ камыши и сидить. Летать-то не умъеть, вотъ и спрятался ребячьимъ дъломъ. Я, конечно, ставилъ съти подлъ камышей, ну, и поймалъ его. Пропадетъ одинъ-то, ястреба завдять, потому какъ смыслу въ немъ еще настоящаго ивтъ. Спротой остался. Воть я его привезь и держу. И онъ тоже привыкъ... Теперь вотъ скоро мъсяцъ будетъ, какъ живемъ вивств. Утромъ на зарв поднимется, поплаваеть въ протокв, покормится, а потомъ, домой. Знаетъ, когда я встаю, и ждетъ, чтобы покормили. Умная птица, однимъ словомъ, и свой порядокъ знаетъ...

Старикъ говорилъ необыкновенно любовно, какъ о близкомъ человъкъ. Лебедь приковыляль къ самой избушкъ и, очевидно, выжидаль какой-нибудь подачки.

- Улетить онь у тебя, дедушка... заметиль я.
- Зачёмь ему летёть? И здёсь хорошо: сыть, кругомь вода...
  - А зимой?
- Перезимуетъ вмѣстѣ со мной въ избушкѣ. Мѣста хватить, а намъ съ Соболькой веселѣе. Какъ-то одинъ охотникъ забрель ко мив на сойму, увидаль лебедя и говорить воть такъ же: «Улетитъ, ежели крылья не подръжешь...» А какъ же можно увъчить Божью птицу? Пусть живеть, какъ ей отъ Го-спода указано... Человъку указано одно, а птицъ другое... Не возьму я въ толкъ, зачемъ господа лебедей застрелили. Ведь и всть не стануть, а такъ, для озорства...

Лебедь точно понималь слова старика и посматриваль на него своими умными глазами.

- А какъ онъ съ Соболькой?—спросилъ я. Сперва-то боялся, а потомъ привыкъ. Теперь лебедь-то въ другой разъ у Собольки и кусокъ отниметь. Песъ заворчить на него, а лебедь на него крыломъ... Смъшно на нихъ со стороны смотръть. А то гулять вмъстъ отправятся: лебедь по водъ, а Соболько по берегу. Пробоваль песь плавать за чимь, ну, да ремесло-то не то--чуть не потонуль. А какъ лебедь уплыветъ, Соболько ищеть его. Сядеть на бережку и воеть... дескать,

скучно мив ису безъ тебя. другь сердечный. Такъ вотъ и живемъ втроемъ.

Я очень любиль старика. Разсказываль онь ужь очень хорошо и зналь много. Бывають такіе хорошіе, умные старики. Много літнихь ночей приходилось коротать на соймів, и каждый разь узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарась быль охотникомь и зналь міста кругомь версть на пятьдесять, зналь всякій обычай лісной птицы и лісного звітря; а теперь не могь уходить далеко и зналь одну свою рыбу. На лодків плавать легче, чітмь ходить съ ружьемь по літсу, а особенно по горамь. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякій случай, если бы забітжаль волкь. По зимамь волки заглядывали на сойму и давно уже точили зубы на Собольку. Только Соболько быль хитерь и не давался волкамь.

Я остался на соймъ на цълый день. Вечеромъ ъздили удить рыбу и ставили съти на ночь. Хорошо Свътлое озеро, и не даромъ оно названо Свътлымъ, -- вода въ немъ совершенно прозрачная, такъ что плывешь на лодкъ и видишь все дно на глубинъ нъсколькихъ саженъ. Видны и пестрые камешки, и желтый ръчной несокъ, и водоросли, видно, какъ и рыба ходить «руномь», т.-е. стадомъ. Такихъ горныхъ озеръ на Уралъ сотни, и всв они отличаются необыкновенной красотой. Отъ другихъ Свътлое озеро отличалось тъмъ, что прилегало къ горамъ только одной стороной, а другой выходило «въ степь», гдъ начиналась благословенная Башкирія. Кругомъ Свътлаго озера разлегались самыя привольныя мъста, а изъ него выходила бойкая горная ръка, разливавшаяся по степи на цълую тысячу версть. Длиной озеро было до двадцати версть, да въ ширину около десяти. Глубина достигала въ нъкоторыхъ мъстахъ саженъ иятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лъсистыхъ острововъ. Одинъ такой островокъ отбился на самую середину озера и назывался Голодаемъ, потому что, попавъ на него въ . дурную погоду, рыбаки не разъ голодали по нъскольку дней.

Тарасъ жилъ на Свътломъ уже сорокъ лътъ. Когда-то у него была и своя семья и домъ, а теперь онъ жилъ бобылемъ. Дъти перемерли, жена тоже умерла, и Тарасъ безвыходно оставался на Свътломъ по цълымъ годамъ.

<sup>—</sup> Не скучно тебъ, дъдушка?—спросиль я, когда мы возвратились съ рыбной ловли. — Жутко одинокому-то въ лъсу.

— Одному? Тоже и скажетъ баринъ... Я тутъ князъ-княземъ живу. Все у меня естъ... И птица всякая, и рыбка, и травка. Конечно, говорить онв не умвютъ, да я-то понимаю все. Сердце радуется въ другой разъ посмотрвть на Божью тваръ... У всякой свой порядокъ и свой умъ. Ты думаеть, зря рыбка илаваетъ въ водв или птица по лёсу летаетъ? Нётъ, у нихъ заботы не меньше нашего... Эвонъ, погляди, лебедъ-то дожидается насъ съ Соболькой. Ахъ, прокуратъ...

Старикъ ужасно быль доволенъ своимъ Пріемышемъ, и всѣ

разговоры, въ концъ-концовъ, сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица,—объясниль онъ.— Помани его кормомь, да не дай—въ другой разъ и не подойдеть. Свой характеръ тоже имъеть, даромъ что птица... Съ Соболькой тоже себя очень гордо держить. Чуть что, сейчасъ крыломь, а то и носомъ долбанеть. Извъстно, песъ въ другой разъ созорничать захочеть, зубами норовить за хвость поймать, а лебедь его по мордъ... Это тоже не игрушка, чтобы за хвостъ хватать.

Я переночеваль и утромъ на другой день собрался уходить.

- Ужо по осени приходи, говориль старикъ на прощаньи. — Тогда рыбу лучить будемъ съ острогой... Ну, рябчиковъ постръляемъ. Осенній рябчикъ жирный.
  - Хорошо, дѣдушка, пріѣду когда-нибудь. Когла я отходиль, старикъ меня вернуль.

— Посмотри-ка, баринъ, какъ лебедь-то разыгрался съ Соболькой...

Дъйствительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоять, раскрывъ крылья, а Соболько съ визгомъ и лаемъ нападалъ на него. Умная птица вытягивала шею и шипъла на собаку, какъ это дълаютъ гуси. Старый Тарасъ отъ души смъялся надъ этой сценой, какъ ребенокъ.

### III.

Въ слъдующій разъ я попаль на Свътлое озеро уже поздней осенью, когда выпаль первый снъгъ. Лъсъ и теперь быль хорошъ. Кое-гдъ на березахъ еще оставался желтый листъ. Ели и соспы казались зеленъе, чъмъ лътомъ. Сухая осенняя трава выглядывала изъ-подъ снъга желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругомъ, точно природа, утомленная лътней кипучей работой, теперь отдыхала. Свътлое озеро казалось больше, по-

тому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнила, и въ берегъ съ шумомъ била тяжелая осенняя волна.

Избушка Тараса стояла на томъ же мѣстѣ, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстрѣчу мнѣ выскочилъ тотъ же Соболько. Теперь онъ узналъ меня и ласково завилялъ хвостомъ еще издали. Тарасъ былъ дома. Онъ чинилъ неводъ для зимняго лова.

- Здравствуй, старина!..
- Здравствуй, баринь! — Ну, какъ поживаешь?
- Да ничего... По осени-то, къ первому снъгу, прихворнуть малость. Ноги болъли... Къ непогодъ у меня завсегда такъ бываеть.

Старикъ, дъйствительно, имълъ утомленный видъ. Онъ казался теперь такимъ дряхлымъ и жалкимъ. Впрочемъ, это происходило, какъ оказалось, совсъмъ не отъ болъзни. За чаемъ мы разговорились, и старикъ разсказалъ свое горе.

- Помнишь, баринъ, лебедя-то?
- Пріемыша?
- Онъ самый... Ахъ, хороша была птица!.. А воть мы опять съ Соболькой остались одни... Да, не стало Пріемыша!..
  - Убили охотники?
- Нъть, самъ ушелъ... Вотъ какъ мнъ обидно это, баринъ!.. Ужъ я ли, кажется, не ухаживаль за нимъ, я ли не возился!.. Изъ рукъ кормилъ... Онъ ко мив и на голосъ шелъ. Плаваетъ онъ по озеру,—я его окликну, онъ и подплыветь. Ученая птица... И вёдь совсёмъ привыкла... да! Ужъ въ заморозки грёхъ вышель. На перелеть стадо лебедей спустилось на Свътлое озеро. Ну, отдыхають, кормятся, плавають, а я любуюсь. Пусть Божья птица съ силой соберется: не близкое мъсте летъть... Ну, а туть и вышель гръхъ. Мой-то Пріемышь сначала сторонился оть другихъ лебедей: подплыветь къ нимъ и назадъ. Тѣ гогочутъ, по-своему зовуть его, а онъ домой... Дескать, у меня свой домъ есть. Такъ дня три это у нихъ было. Все, значитъ, переговариваются, по-своему, по-птичьему. Ну, а потомъ, вижу, мой Пріемышъ затосковаль... Воть все равно, какъ человъкъ тоскуеть. Выйдеть это на берегь, встанеть на одну ногу и начнетъ кричать. Да въдь какъ жалобно кричитъ... На меня тоску нагонить, а Соболько, дуракъ, волкомъ воетъ. Извъстно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старикъ замолчалъ и тяжело вздохнулъ.

- Ну, и что же, дъдушка?
- Ахъ, и не спрашивай... Заперъ я его въ избушку на цълый день, такъ онъ и тутъ донялъ. Станетъ на одну ногу у самой двери и стоить, пока не сгонишь его съ мъста. Только вотъ не скажетъ человъчьимъ языкомъ: «Пусти, дъдушка, къ товарищамъ. Они-то въ теплую сторону полетятъ, а что я съ вами тутъ буду зимой дълать?» Ахъ, ты, думаю, какая задача. Пустить—улетитъ за стадомъ и пропадетъ...
  - Почему пропадеть?
- А какъ же?.. Тѣ-то на вольной волѣ выросли. Ихъ, молодые которые, отецъ съ матерью летать выучили. Вѣдь ты думаешь, какъ у нихъ? Подрастутъ лебедята, отецъ съ матерью выведуть ихъ сперва на воду, а потомъ начнутъ учить летать. Исподволь учатъ; все дальше да дальше. Своими глазами я видѣлъ, какъ молодыхъ обучаютъ къ перелету. Сначала особнякомъ учатъ, потомъ небольшими стаями, а потомъ уже сгрудятся въ одно большое стадо. Похоже на то, какъ солдатъ муштруютъ... Ну, а мей-то Пріемышъ одинъ выросъ и почитай никуда не леталъ. Поплаваетъ по озеру—только и всего ремесла. Гдѣ же ему перелетѣть? Выбьется изъ силъ, отстанетъ отъ стада и пропадетъ... Не привыченъ къ дальнему лету.

Старикъ опять замолчалъ.

— А пришлось выпустить, —съ грустью заговорилъ онъ. — Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскуеть и схирветь. Ужь итица такая особенная. Ну, и выпустиль. Присталь мой Пріемышъ къ стаду, поплавалъ съ нимъ день, а къ вечеру опять домой. Такъ два дня приплывалъ. Тоже хоть и птица, а тяжело съ своимъ домомъ разставаться. Это онъ прощаться приплываль, баринъ... Въ последній-то разъ отплыль отъ берега этакъ саженъ на двадцать, остановился и какъ, братецъ ты мой, крикнеть по-своему. Дескать, «спасибо, дъдушка, за хлъбъ, за соль!..» Только я его и видълъ. Остались мы опять съ Соболькой один. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а гдъ нашъ Пріемышъ?» А Соболько сейчасъ выть... Значить, жалветь. И сейчась на берегь, и сейчасъ искать друга милаго... Мит по ночамъ все грезилось, что Пріемышъ-то туть воть полощется у берега и крылышками хлопаеть. Выйду-никого нътъ...-Вотъ какое дъло вышло, баринъ.

# Перепелка.

I.

Мив было леть десять, когда со мной случилось то, что

я вамъ сейчасъ разскажу.

Дѣло было лѣтомь. Я жиль тогда съ отцомъ на хуторѣ въ южной Россіи. Кругомъ хутора, на нѣсколько верстъ тянулись степныя мѣста. Ни лѣсу ни рѣки близко не быдо; неглубокіе овраги, заросшіе кустарникомь, точно длинныя зеленыя змѣи, прорѣзали тамъ и сямъ ровную степь. Ручейки сочились по дну этихъ овраговъ; кой-гдѣ, подъ самой кручью, виднѣлись родинчки съ чистой, какъ слеза, водою; къ нимъ вели протоптанныя тропинки — и возлѣ воды, на сырой грязцѣ, перекрещивались слѣды птицъ и мелкихъ звѣрьковъ. Имъ хорошая вода такъ же нужна, какъ и людямъ.

Отець мой быль страстнымь охотникомь; и какъ только не быль занять по хозяйству и погода стояла хорошая, онь браль ружье, надъваль ягдташь, зваль своего стараго Трезора и отправлялся стрълять куропатокъ и перепеловъ. Зайцами онъ пренебрегалъ, предоставляя ихъ псовымъ охотникамъ, которыхъ величалъ борзятниками. Другой дичи у насъ не водилось, развъ вотъ осенью налетали вальдшнены. Но перепеловъ и куропатокъ было много, особенно куропатокъ. По опушкамъ овраговъ то и дъло попадались разрытые кружки сухой пыли, мъстечки, гдъ онъ копались. Старый Трезоръ тотчасъ дълалъ стойку, при чемъ его хвостъ дрожалъ и кожа на лбу сдвигалась складками; а у отца лицо блёднёло — и онъ осторожно взводиль курки. Онъ часто браль меня съ собою... Больтос это было для меня удовольствіе! Я засовывалъ штаны въ голенища, надъвалъ черезъ плечо фляжку — и самъ воображалъ себя охотникомъ! Потъ лилъ съ меня градомъ, мелкіе камешки забивались мить въ сапоги; но я не чувствоваль усталости и не отставаль отъ отца. Когда же раздавался выстрель и итица падала, я всякій разъ подпрыгиваль на мъсть и даже кричаль, — такъ мит было весело! Раненая птица билась и хлопала крыльями то на травъ, то въ зубахъ Трезора, — съ нея текла кровь, а мит все-таки было весело, и никакой жалости я не ощущаль. Чего бы я не даль, чтобы самому стрёлять изъ ружья и убивать куропатокъ и перепеловъ! Но отецъ объявиль мнъ, что раньше двадцати лъть у меня ружья не будеть; и ружье онъ мив дасть одноствольное и стралять позволить только жаворонковъ. Этихъ жаворонковъ въ нашихъ мъстахъ водилось множество; бывало, въ хорошій солнечный день излые десятки ихъ вились на ясномъ небъ, поднимаясь все выше и выше и звеня, какъ колокольчики. Я глядълъ на нихъ, какъ на свою будущую добычу, и прицъливался въ нихъ палочкой, которую носиль на плечь замьсто ружья. Попасть въ нихъ очень легко, когда они въ двухъ-трехъ аршинахъ отъ земли останавливаются въ воздухъ и трепещутся, прежде чъмъ вдругъ плюхнуть въ траву. Иногда далеко въ полъ, на жнивъв или на зеленяхъ, торчали драхвы; вотъ, думалось мнв, такую большую штуку убить — да послъ этого и жить не надо! Я указываль на нихъ отцу; но онъ всякій разъ говорилъ мив, что драхва — нтица осторожная и человъка близко не подпускаеть. Однако разъ онъ попытался подкрасться къ одинокой драхвъ, полагая, что она подстръленная и отстала отъ своего стада. Вельть Трезору итти за нимъ слъдомъ, а мив — такъ и вовсе остаться на мъстъ; зарядиль ружье картечью, еще разъ обернулся къ Трезору, даже пригрозился ему, шопотомъ скомандоваль: «аррьерь! аррьерь!», скорчился въ три погибели и пошель — не прямо къ драхвъ, а стороною. Трезоръ хоть и не скорчился, но выступаль тоже очень удивительно: раскорякой и хвость поджаль и одну губу закусиль. Я не вытерпъль и чуть не ползкомъ отправился за отцомъ и за Трезоромъ. Однако драхва и на триста шаговъ насъ не подпустила: сперва побъжала, потомъ замахала крыльями и полетъла. Отецъ выстрълилъ и только вслъдъ ей посмотрълъ... Трезоръ выскочилъ впередъ и тоже смотрълъ... Посмотрълъ и я... и такъ мнъ обидно стало! Что бы, кажется, ей еще немного подождать! Картечь непремънно бы ее достала!

## II.

Воть однажды мы съ отцомъ отправились на охоту — подъ самый Петровъ день. Въ то время молодыя куропатки еще малы бываютъ, отецъ не хотълъ ихъ стрълять и пошелъ въ мелкіе дубовые кустики, возлъ ржаного поля, гдъ всегда попадались перепела. Косить тамъ было неудобно — и трава долго стояла нетронутой. Цвътовъ росло тамъ много: журавлинаго

горошку, кашки, колокольчиковъ, незабудокъ, полевыхъ гвоздикъ. Когда я ходилъ туда съ сестрой или съ горничной, то всегда набиралъ ихъ цёлую охапку; но когда я ходилъ съ отцомъ, то цвётовъ не рвалъ: я находилъ это занятіе недостойнымъ охотника.

Вдругъ Трезоръ сдѣлалъ стойку; отецъ мой закричалъ: «ппль!», и изъ-подъ самаго носа Трезора вскочила перепелка—и полетѣла. Только полетѣла она очень странно: кувыркалась, вертълась, падала на землю — точно она была раненая, или крыло у ней надломилось. Трезоръ со всъхъ ногъ бросился за нею... онъ этого не дълалъ, когда птица летъла, какъ слъдуеть. Отецъ даже выстрълить не могь: онъ боялся, что зацъпитъ дробью собаку. И вдругъ смотрю: Трезоръ наддалъ-и цапъ! Схватилъ перепелку, принесъ и подалъ ее отцу. Отецъ взяль ес и положиль себв на ладонь, брюшкомъ кверху. Я подскочиль. «Что это, говорю: она раненая была?» — «Нъть, — отвътиль мнъ отець, — она не была раненая; а у ней, должнобыть, здёсь близко гнёздо съ маленькими, и она нарочно притворилась раненой, чтобы собака могла подумать, что ее легко поймать». — «Лля чего же она это пълаеть?» спросиль я. «А для того, чтобы отвести собаку отъ своихъ маленькихъ. Потомъ бы она хорошо полетъла. Только на этотъ разъ она не разочла: ужъ слишкомъ притворилась — и Трезоръ ее поймаль». — «Такъ она не раненая?» спросилъ я опять. «Нътъ... но живой ей не быть... Трезоръ ее, должно-быть, давануль зу-бомъ». Я пододвинулся ближе къ перепелкъ. Она неподвижно лежала на ладони отца, свъсивъ головку, и глядъла на меня съ боку своимъ каримъ глазкомъ. И мнъ вдругъ такъ жаль ее стало! Мив показалось, она глядить на меня и думаеть: «За что я умирать должна? За что? Въдь я свой долгь исполняла: маленькихъ своихъ старалась спасти, отвести собаку подальше— и вотъ попалась! Бъдняжка я! Бъдняжка! Несправедливо это! Несправедливо!»

«Папаша, — сказаль я, — да, можеть быть, она не умреть...» — и хотёль погладить перепелочку по головкв. Но отець сказаль мнв: «Нёть! Воть посмотри: у ней сейчась лапки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются ея глаза». Такь оно точно и случилось. Какъ только у ней закрылись глаза, я заплакаль. «Чему ты?» спросиль отець и засмёялся. «Жаль мнв ее, — сказаль я. — Она долгь свой исполняла, а ее убили!

Это несправедливо!» — «Она схитрить хотъла, — отвътилъ мнъ отецъ. — Только Трезоръ ее перехитрилъ». — «Злой Трезоръ!» подумаль я, да и самь отець показался мив на этоть разь недобрымъ. Какая же тутъ хитрость? Тутъ любовь къ дътенышамъ, а не хитрость! Если ей приказано притворяться, чтобы дътей своихъ спасать — такъ не слъдовало Трезору ее поймать! Отецъ хотълъ было сунуть перепелку въ ягдташъ, но я ее у него выпросиль, положиль ее бережно въ объ ладони, подышалъ на нее... не очнется ли она? Однако она не шевелилась. «Напрасно, брать, — сказаль отець, — ее не воскресишь. Вишь, головка у ней болтается». Я тихонько приподняль ее за носикъ; но только я отняль руку — головка опять упала. «Тебъ все ее жаль?» спросилъ отецъ. «А кто же маленькихъ кормить будеть?» спросиль я въ свою очередь. Отепъ пристально посмотрълъ на меня. «Не безпокойся, говорить: самецъ-перепель, отець, ихъ выкормить. Да воть постой, — прибавиль онъ, — никакъ Трезоръ опять стойку дълаетъ... Ужъ это не гивало ли? Гивало и есть».

И точно... въ травъ, въ двухъ шагахъ отъ Трезоровой морды, тъсно, рядышкомъ лежали четыре птенчика; прижались другъ къ дружкъ, вытянули шейки — и всъ такъ скоро, въ одинъ разъ дышатъ... точно дрожатъ! А уже оперились; пуху на нихъ нътъ — только хвостики еще очень короткіе. «Папа! папа! — закричалъ я благимъ матомъ: — отзови Трезора, а то онъ ихъ тоже убъетъ!»

### III.

Отецъ крикнулъ на Трезора и, отойдя немного въ сторону, присълъ подъ кустикъ, чтобы позавтракать. А я остался возлю гнъзда, не захотълъ завтракать. Вынулъ чистый платокъ, положилъ на него перепелку... «Смотрите, молъ, сиротки, вотъ ваша мать! Она собой для васъ пожертвовала!» Птенчики попрежнему дышали скоро, встиъ тъломъ. Потомъ я подошелъ къ отцу. «Можешь ты мнъ подарить эту перепелочку?» спросилъ я его. «Изволь. Но что ты хочешь съ ней сдълать?» — «Я хочу ее похоронить!» — «Похоронить?!» — «Да, возлъ ея гиъздышка. Дай мнъ твой ножъ; я ей могилочку вырою». Отецъ удивился. «Чтобъ дътки къ ней на могилку ходили?» спросиль онъ. «Нътъ, отвъчалъ я; — а такъ... миъ хочется.

Ей будеть туть хорошо лежать, возлѣ своего гнѣзда!» Отець ни слова не промолвиль; досталь и подаль мнѣ ножъ. Я тотчась же вырыль ямочку; поцѣловаль перепелочку въ грудку, положиль ее въ ямочку и засыпаль землею. Потомъ я тѣмъ же ножомъ срѣзаль двѣ вѣтки, очистиль ихъ отъ коры, сложиль ихъ крестомъ, перевязаль былинкой и воткнулъ въ могилку. Скоро мы съ отцомъ пошли дальше, но я все оглядывался... Крестъ быль бѣленькій и далеко виднѣлся.

А ночью мит приснился сонь: будто я на небт; и что же? На небольшомь облачкт сидить моя перепелочка, только тоже вся бтенькая, какъ тоть крестикъ! И на головт у ней маленькій золотой втичкъ; и будто это ей въ награду за то, что она за своихъ дтей пострадала!

Дней черезъ пять мы съ отцомъ пришли опять на то же мъсто. Я и могилку нашелъ по кресту, который хоть и пожелтъль, но не свалился. Однако гнъздышко было пусто, птенчиковъ ни слъда. Мой отецъ меня увъриль, что старикъ, ихъ отецъ, увель ихъ; и когда въ нъсколькихъ шагахъ оттуда вылетълъ изъ-подъ куста старый перепель, онъ его стрълять не сталъ... Я и подумаль: «Нътъ, папа добрый!»

Но воть что удивительно: съ того дня пропала моя страсть къ охотѣ, и я уже не думалъ о томъ времени, когда отецъ подаритъ мнѣ ружье! Однако, когда я выросъ, я тоже началъ стрѣлять, но настоящимъ охотникомъ никогда не сдѣлался. Вотъ еще, что меня отучило.

Разъ мы вдвоемъ съ товарищемъ охотились на тетеревовъ. Нашли выводокъ. Матка вскочила, мы выстрълили и попали въ нее: но она не упала, а полетъла дальше, вмъстъ съ молодыми тетеревятами. Я было хотълъ пойти за ними, но товарищъ сказалъ мнъ: «Лучше здъсь присъстъ и подманить ихъ... всъ сейчасъ здъсь будутъ». Товарищъ отлично умълъ свистать, какъ свищутъ тетерева. Мы присъли; онъ сталъ свистать. И точно: сперва одинъ молодой откликнулся, потомъ другой. и вотъ слышимъ мы: сама матка квохчетъ, да нъжно такъ и близко. Я приподнялъ голову и вижу: сквозь спутанныя травяныя былинки идетъ она къ намъ, спъщитъ, спъщитъ, а у самой вся грудь въ крови! Знать, не вытериъло материнское сердце! И тутъ я самому себъ показался такимъ злодъемъ!..

Всталъ и захлопалъ въ ладоши. Тетерка тотчасъ же и улетъла — и молодые затихли. Товарищъ разсердился: онъ за сумасшедшаго меня счелъ... «Ты, молъ, испортилъ всю охоту!»

Но мнѣ съ того дня все тяжелѣй и тяжелѣй стало убивать и проливать кровь.

И. Тургеневъ.

# Морское плаваніе.

Я плыль изъ Гамбурга въ Лондонъ на небольшомъ пароходъ. Насъ было двое пассажировъ: я да маленькая обезьяна, самка изъ породы уистити, которую одинъ гамбургскій купецъ отправляль въ подарокъ своему англійскому компаньону.

Опа была привязана тонкой цёпочкой къ одной изъ скамеекъ на палубъ и металась и пищала жалобно, по-птичьи. Всякій разъ, когда я проходилъ мимо, она протягивала мнъ свою черную холодную ручку— и взглядывала на меня своими грустными, почти человъческими глазенками.

Я бралъ ея руку, и она переставала пищать и метаться. Стоялъ полный штиль. Море растянулось кругомъ неподвижной скатертью свинцоваго цвъта. Оно казалось невеликимъ; густой туманъ лежалъ на немъ, заволакивая самые концы мачтъ, и слъпилъ, и утомлялъ взоръ своей мягкой мглою. Солнце висъло тускло-краснымъ пятномъ въ этой мглъ; а передъ вечеромъ она загоралась и алъла таинственно и странно. Длинныя, прямыя складки, подобныя складкамъ тяжелыхъ шелковыхъ тканей, бъжали одна за другой отъ носа парохода и, все ширясь, морщась да ширясь, сглаживались, наконецъ, колыхались, исчезали. Взбитая пъна клубилась подъ однообразно топотавшими колесами; молочно бълъя и слабо шипя, разбивалась она на змъевидныя струи; а тамъ сливалась, исчезала тоже, ноглощенная мглою.

Непрестанно и жалобио, не хуже писка обезьяны, звякаль небольшой колоколь у кормы.

Изрѣдка всилывалъ тюлень и, круто кувыркнувшись, уходилъ подъ едва возмущенную гладь.

А капитанъ, молчаливый человѣкъ, съ загорѣлымъ, сумрачнымъ лидомъ, курилъ короткую трубку и сердито плевалъ въ застывшее море.



Изъ родной литературы Младш. воер. Ч. 1.

На всѣ мои вопросы онъ отвѣчалъ отрывистымъ ворчаніемъ; лоневолѣ приходилось обращаться къ моему единственному спутнику—обезьянѣ.

Я садился возлѣ нея; она переставала пищать — и опять протягивала мнѣ руку.

Снотворной сыростью обдаваль насъ обоихъ неподвижный тумань; и, погруженные въ одинаковую безсознательную думу, мы пребывали другъ возлѣ друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь... но тогда во мнѣ было другое чувство. Всѣ мы дѣти одной матери—и мнѣ было пріятно, что бѣдный звѣрскъ такъ довѣрчиво утихалъ и прислонялся ко мнѣ, словно къ родному.

И. Тургеневъ.

## Емеля-охотникъ.

I.

Далеко-далеко, въ съверной части Уральскихъ горъ, въ непроходимой лъсной глуши спряталась деревушка Тычки. Въ ней всего одиннадцать дворовъ, собственно, десять, потому что одиннадцатая избушка стоитъ совсъмъ отдъльно, у самаго лъса.

Всё тычковскіе мужики—записные охотники. Лётомъ и зимой они почти не выходять изъ лёсу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносить съ собой извёстную добычу: зимой бьють медвёдей, куницъ, волковъ, лисицъ; осенью — бёлку: весной—дикихъ козъ; лётомъ—всякую птицу. Однимъ словомъ. круглый годъ стоитъ тяжелая и часто опасная работа.

Въ той избушкъ, которая стоитъ у самаго лъса, живетъ старый охотникъ Емеля съ маленькимъ внучкомъ Гришуткой. Избушка Емели совсъмъ вросла въ землю и глядитъ на свътъ Божій всего однимъ окномъ; крыша на избушкъ давно прогиила, отъ трубы остались только обвалившіеся кириичи. Ни забора, ни воротъ, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только подъ крыльцомъ изъ неотесанныхъ бревенъ воетъ по ночамъ голодный Лыско — одна изъ самыхъ лучшихъ охотничьихъ собакъ въ Тычкахъ. Передъ каждой охотой Емеля дня три моритъ несчастнаго Лыска, чтобы онъ лучше искалъ дичь и выслъживалъ всякаго звъря.

— Дёдко... а дёдко!..—съ трудомъ спрашивалъ маленькій Гришутка однажды вечеромъ. — Теперь олени съ телятами ходять?

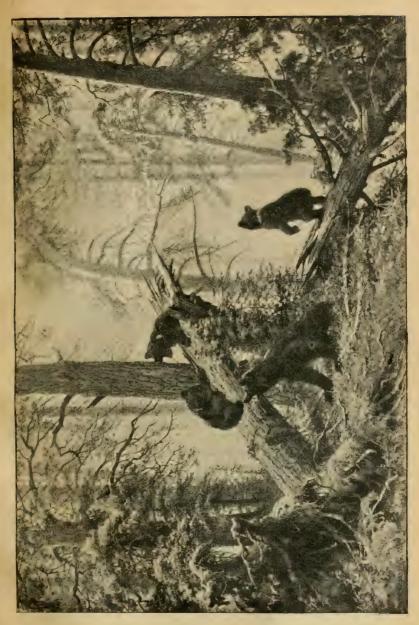

- -- Съ телятами, Гришукъ, отвътилъ Емеля, доплетая новые лапти.
  - Вотъ бы, дедко, теленочка добыть... А?..
- Погоди, добудемъ... Жары наступили, олени съ телятами въ чащъ прятаться будутъ отъ оводовъ, тутъ я тебъ и теленочка добуду, Гришукъ!

Мальчикъ ничего не отвътилъ, а только тяжело вздохнулъ. Гришуткъ всего было лътъ шесть, и онъ лежалъ теперь второй мъсяцъ на широкой деревянной лавкъ подъ теплой оленьей шкурой. Мальчикъ простудился еще весной, когда таялъ снъгъ, и все не могъ поправиться. Его смуглое личико ноблъднъло и вытянулось, глаза сдълались больше, носъ обострился. Емеля видълъ, какъ внучонокъ таялъ не по днямъ, а по часамъ, но не зналъ, чъмъ помочь горю. Поилъ какой-то травой, два раза носилъ въ баню, — больному не дълалось лучше. Мальчикъ почти ничего не ълъ. Пожуетъ корочку чернаго хлъба и только. Оставалась отъ весны соленая козлятина, но Гришукъ и смотръть на нее не могъ.

«Ишь, чего захотёль: теленочка...—думалъ старый Емеля, доковыривая свой лапоть.—Ужо надо добыть»...

Емель было льть семьдесять; свдой, сгорбленный, худой, съ длинными руками. Пальцы на рукахь у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходиль онъ еще бодро и кое-что добываль охотой. Только воть глаза сильно начали измънять старику, особенно зимой, когда снътъ искрится и блестить кругомъ алмазной пылью. Изъ-за Емелиныхъ глазъ и труба развалилась, и крыша прогнила, и самь онъ сидитъ частенько въ своей избушкъ, когда другіе въ лъсу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замѣниться некѣмъ, а тутъ вотъ еще Гришутка на рукахъ очутился, о немъ пужно позаботиться... Отецъ Гришутки умеръ три года назадъ отъ горячки, мать заѣли волки, когда опа съ маленькимъ Гришуткой зимнимъ вечеромъ возвращалась изъ деревни въ свою избушку. Ребенокъ спасся какимъ-то чудомъ. Мать, пока волки грызли ей поги, закрыла ребенка своимъ тѣломъ, и Гришутка остался живъ.

Старому дёду пришлось выращивать внучка, а туть еще болёзнь приключилась. Бёда не приходить одна...

#### II.

Стояли послъдніе дни іюня мъсяца, самое жаркое время въ Тычкахъ. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лъсу за оленями.

Емеля вышель изъ своей избушки съ кремневой винтовкой въ рукѣ, отвязаль Лыска и направился къ лѣсу. На немъ были новые лапти, котомка съ хлѣбомъ за плечами, рваный кафтанъ и теплая оленья шапка на головѣ. Старикъ давно уже не носиль шляпы, а зиму и лѣто ходилъ въ своей оленьей шапкѣ, которая отлично защищала его лысую голову отъ зимняго холода и отъ лѣтняго зноя.

- Ну, Гришукъ, поправляйся, безъ меня... говорилъ Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядить старуха Маланья, пока я за теленкомъ схожу...
  - А принесешь теленка-то, дъдко?
  - Принесу, сказалъ.
  - -- Желтенькаго?
  - - Желтенькаго...
- -- Ну, я буду тебя ждать... Смотри. не промахнись, когда стрълять будешь...

## III.

Три дня бродилъ Емеля по лёсу съ Лыскомъ и все напрасно: оленя съ теленкомъ не попадалось. Старикъ чувствоваль, что выбивается изъ силъ, но вернуться домой съ пустыми руками не рёшался. Лыско тоже пріунылъ и совсёмъ отощаль, хотя и успёль перехватить пару молодыхъ зайчатъ.

Приходилось заночевать въ лѣсу у огонька третью ночь. Но и во снѣ старый Емеля все видѣлъ желтенькаго теленка, о которомъ его просилъ Гришукъ; старикъ долго выслѣживалъ свою добычу, прицѣливался, но олень каждый разъ убѣгалъ отъ него изъ-подъ носу. Лыско тоже, вѣроятно, бредилъ оленями, потому что нѣсколько разъ во снѣ взвизгивалъ и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда охотникъ и собака совежмъ выбились изъ силъ, они совершенно случайно напали на слъдъ оленя съ теленкомъ. Это было въ густой еловой заросли на скатъ горы. Прежде всего Лыско отыскать мъсто, гдъ почевать олень, а потомъ разнюхать и запутанный слъдъ въ травъ.

«Матка съ теленкомъ, — думалъ Емеля, разглядывая на травъ слъды большихъ и маленькихъ копытъ. — Сегодня утромъ были здъсъ... Лыско, ищи, голубчикъ!..»

День быль знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву съ высунутымъ языкомъ; Емеля едва таскаль ноги. Но вотъ знакомый трескъ и шорохъ... Лыско упаль на траву и не шевелился. Въ ушахъ Емели стоятъ слова внучка: «Дѣдко, добудь теленка... И непремѣнно, чтобы былъ желтенькій». Вонъ и матка... Это былъ великолѣпный оленьсамка. Онъ стоялъ на опушкѣ лѣса и пугливо смотрѣлъ прямо на Емелю. Кучка жужжавшихъ насѣкомыхъ кружилась надъ оленемъ и заставляла его вздрагивать.

«Нѣтъ, ты меня не обманешь»... думалъ Емеля, выползая изъ своей засады.

Олень давно почуяль охотника, но смѣло слѣдиль за его движеніями.

«Это матка меня отъ теленка отводитъ», думалъ Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старикъ хотълъ прицълиться въ оленя, онъ осторожно перебъжалъ нъсколько саженъ далъе и опять остановился. Емеля снова поползъ съ своей винтовкой. Опять медленное подкрадываніе, и опять олень скрылся, какъ только Емеля хотълъ стрълять.

— Не уйдешь отъ теленка,— mенталъ Емеля, терпѣливо выслѣживая звѣря въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.

Эта борьба человъка съ животнымъ продолжалась до самаго вечера. Благородное животное десять разъ рисковало жизнью, стараясь отвести охотника отъ спрятавшагося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смълости своей жертвы. Въдь, все равно, она не уйдеть отъ него... Сколько разъ приходилось ему убивать такимъ образомъ жертвовавшую собою мать. Лыско, какъ тънь, ползаль за хозяиномъ и, когда тотъ совсъмъ потерялъ оленя изъ виду, осторожно ткнулъ его своимъ горячимъ носомъ. Старикъ оглянулся и присълъ. Въ десяти саженяхъ отъ него, подъ кустомъ жимолости, стоялъ тотъ самый желтенькій теленокъ, за которымъ онъ бродилъ цълыхъ три дня. Это былъ прехорошенькій олененокъ, всего нъсколькихъ недъль, съ желтымъ пушкомъ и тоненькими ножками; красивая



П. И. Шиивжина.

головка была откинута назадь, и онь вытягиваль тонкую шею впередь, когда старался захватить вёточку повыше. Охотникъ съ замиравшимъ сердцемъ взвелъ курокъ винтовки и прицълился въ голову маленькому беззащитному животному.

Еще одно мгновеніе, и маленькій олененокъ покатился бы по травѣ съ жалобнымъ предсмертнымъ крикомъ, но именно въ это мгновеніе старый охотникъ припомнилъ, съ какимъ геройствомъ защищала теленка его мать, припомнилъ, какъ мать его Гришутки спасла сына отъ волковъ своей жизнью... Точно что оборвалось въ груди у стараго Емели, и онъ опустилъ ружье. Олененокъ попрежнему ходилъ около куста, общипывая листочки и прислушиваясь къ малѣйшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнулъ,—маленькое животное скрылось въ кустахъ съ быстротой молніи.

— Ишь, какой бѣгунъ... — говорилъ старикъ, задумчиво улыбаясь. — Только его и видѣлъ: какъ стрѣла... Вѣдь убѣжалъ, Лыско, нашъ олененокъ-то? Ну, ему, бѣгупу, еще надо подрасти... Ахъ ты, какой шустрый!..

Старикъ долго стоялъ на одномъ мъстъ и все улыбался, припоминая бъгуна.

На другой день Емеля подходиль къ своей избушкъ.

- А... дѣдко, принесъ теленка? встрѣтилъ его Гриша, ждавшій все время старика съ нетерпѣніемъ.
  - Нътъ, Гришукъ... видълъ его...
  - Желтенькій?
- Желтенькій самъ, а мордочка черная. Стоитъ подъ кустикомъ и листочки ощипываетъ... Я прицѣлился...
  - И промахнулся?
- Нътъ, Гришукъ: пожалътъ малаго звъря... матку пожалътъ... Какъ свистну, а онъ, теленокъ-то, какъ стреканетъ въ чащу,—только его и видълъ. Убъжалъ, пострълъ этакій...

Старикъ долго разсказывалъ мальчику, какъ онъ искалъ теленка по лъсу три дня, и какъ тотъ убъжалъ отъ него. Мальчикъ слушалъ и весело смъялся вмъстъ съ старымъ дъдомъ.

— А я тебѣ глухаря принесъ, Гришукъ, — прибавилъ Емеля, кончивъ разсказъ. — Этого, все равно, волки бы съѣли.

Глухарь былъ ощинанъ, а потомъ попалъ въ горшокъ. Больной мальчикъ съ удовольствіемъ повлъ глухариной похлебки и, засыная, нъсколько разъ спрашивалъ старика:

- Такъ онъ убъжалъ, олененокъ-то?
- Убъжаль, Гришукъ...
- - Желтенькій?
- Весь желтенькій, только мордочка черная да копытца.

Мальчикъ такъ и успулъ и всю ночь видёлъ маленькаго желтаго олененка, который весело гулялъ по лёсу съ своей матерью: а старикъ спалъ на печкъ и тоже улыбался во снъ.

Д. Маминъ-Сибирякъ.

# Исторія моего дѣтства.

Ī.

### Учитель Карлъ Иванычъ.

12-го августа 18.. г., ровно въ третій день послѣ дня моего рожденія, въ который мнѣ минуло десять лѣть и въ который я получиль такіе чудесные подарки, въ 7 часовъ утра Карлъ Иванычъ разбудиль меня, ударивъ надъ самой моей головой хлопушкой — изъ сахарной бумаги на палкѣ — по мухѣ. Опъ сдѣлаль это такъ неловко, что задѣлъ образокъ моего ангела, висѣвшій на дубовой спинкѣ кровати, и что убитая муха упала мнѣ прямо на голову. Я высунулъ носъ изъ-подъ одѣяла, остановилъ рукою образокъ, который продолжалъ качаться, скинулъ убитую муху на полъ и хотя заспанными. но сердитыми глазами окинулъ Карла Иваныча. Онъ же въ пестромъ ваточномъ халатѣ, подпоясанномъ поясомъ изъ той же матеріи, въ красной вязаной ермолкѣ съ кисточкой и въ мягкихъ козловыхъ сапогахъ продолжалъ ходить около стѣнъ, прицѣливаться и хлопать.

«Положимъ, — думалъ я, — я маленькій, но зачѣмъ онъ тревожитъ меня? Отчего онъ не бьетъ мухъ около Володиной постели? вонъ ихъ сколько! Нѣтъ, Володя старше меня; а я меньше всѣхъ: оттого онъ меня и мучитъ. Только о томъ и думаетъ всю жизнь, — прошенталъ я, — какъ бы мнѣ дѣлатъ непріятности. Онъ очень хорошо видитъ, что разбудилъ и испугалъ меня, но выказываетъ, какъ будто не замѣчаетъ... противный человѣкъ! И халатъ, и шапочка, и кисточка — какіе противные!»

Въ то время, какъ я такимъ образомъ мысленно выражалъ свою досаду на Карла Иваныча, онъ подошелъ къ своей кровати, взглянулъ на часы, которые висёли надъ нею въ шитомъ бисеромъ башмачкѣ, повѣсилъ хлопушку на гвоздикъ и, какъ замѣтно было, въ самомъ пріятномъ расположеніи духа повернулся къ намъ.

— Auf, Kinder, auf... s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal 1), — крикнуль онъ добрымъ нёмецкимъ голосомъ, потомъ подошель ко мнё, сёль у ногь и досталь изъ кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карлъ Иванычъ сначала понюхалъ, утеръ носъ, щелкнулъ пальцами и тогда только принялся за меня. Онъ, посмъиваясь, началъ щекотать мои пятки. — Nu, nun. Faulenzer 2), — говорилъ онъ.

Какъ я ни боялся щекотки, я не вскочиль съ постели и не отвъчаль ему, а только глубже запряталь голову подъ подушки, изо всъхъ силъ брыкалъ ногами и употреблялъ всъ старанія удержаться отъ смъха.

— Какой онъ добрый и какъ насъ любить, а я могъ такъ дурно о немъ думать!

Мит было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хоттлось смтяться и хоттлось плакать, нервы были разстроены.

— Ach, lassen sie 3), Карлъ Иванычъ!—закричалъ я со слезами на глазахъ, высовывая голову изъ-подъ подушекъ.

Карлъ Иванычъ удивился, оставилъ въ поков мои подошвы и съ безпокойствомъ сталъ спрашивать меня: о чемъ я? не видълъ ли я чего дурного во снв?.. Его доброе нъмецкое лицо, участіе, съ которымъ онъ старался угадать причину моихъ слезъ, заставляли ихъ течь еще обильнъе: мнъ было совъстио и я не понималъ, какъ за минуту предъ тъмъ я могъ не любить Карла Иваныча и находить противными его халатъ, шапочку и кисточку; теперь, напротивъ, все это казалось чрезвычайпо милымъ, и даже кисточка казалась явнымъ доказательствомъ его доброты. Я сказалъ ему, что плачу оттого, что видълъ дурной сонъ — будто тама умерла и ее несутъ хоронить. Все это я выдумалъ, потому что ръшительно не помнилъ, что мнъ снилось въ эту ночь; но когда Карлъ Иванычъ, тропутый моимъ разсказомъ, сталъ утъщать и успоканвать меня, мнъ казалось,

<sup>1)</sup> Вставать, вставать, діти, пора. Мать уже въ столовой.

<sup>2)</sup> Пу, пу, лънтян.3) Ахъ, оставьте.

что я точно видёлъ этотъ страшный сонъ, и слезы полились уже отъ другой причины.

Когла Карлъ Иванычъ оставилъ меня и я, приподнявшись на постели, сталъ натягивать чулки на свои маленькія ноги, слезы немного унялись, но мрачныя мысли о выдуманномъ снъ не оставляли меня. Вошелъ дядька Николай-маленькій, чистенькій человъкъ, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой пріятель Карла Иваныча. Онъ несъ наши платья и обувь: Володъ саноги, а мнъ покуда еще неспосные башмаки съ бантиками. При немъ мнъ было совъстно плакать; притомъ утреннее солнышко весело свътило въ окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), такъ весело и звучно смъялся, стоя надъ умывальникомъ, что даже серьезный Николай, съ полотенцемъ на плечъ, съ мыломъ въ одной рукт и съ рукомойникомъ въ другой, улыбаясь говориль:

- Будетъ вамъ, Владиміръ Петровичъ, извольте умываться. Я совстмъ развеселился.
- Sind sie bald fertig 1)? послышался изъ классной голось Карла Иваныча.

Голосъ его былъ строгъ и не имълъ уже того выраженія доброты, которое тронуло меня до слезъ. Въ классной Карлъ Иванычь быль совсёмь другой человёкь: онь быль наставникъ. Я живо одблся, умылся и еще со щеткой въ рукъ, приглаживая мокрые волосы, явился на его зовъ.

Карлъ Иванычъ, съ очками на носу и книгой въ рукъ, сидъть на своемъ обычномъ мъстъ, между дверью и окошкомъ. Налъво отъ двери были двъ полочки: одна-наша дътская, другая — Карла Иваныча, собственная. На нашей были всёхъ сортовъ книги — учебныя и не учебныя; однъ стояли, другія лежали. Только два большихъ тома Histoire des voyages 2), въ красныхъ переплетахъ, чинно упирались въ ствну; а потомъ и пошли — длинныя, толстыя, большія и маленькія книги, корочки безъ книгъ и книги безъ корочекъ; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажуть, предъ рекреаціей, привести въ порядокъ библіотеку, какъ громко называлъ Карлъ Иванычь эту полочку. Коллекція книгь на собственной если не была такъ велика, какъ на нашей, то была еще разнообразнъе. Я помню изъ нихъ три: нъмецкую брошюру объ унавожи-

Скоро будете готовы?
 Исторія путешествій.

ваніи огородовъ подъ капусту — безъ переплета, одинъ томъ исторіи семильтней войны — въ пергаменть, прожженномъ съ одного угла, и полный курсъ гидростатики. Карлъ Иванычъ большую часть своего времени проводилъ за чтеніемъ, даже испортиль имъ свое зръніе; но, кромъ этихъ книгъ и «Съверной Пчелы», онъ ничего не читалъ.

Въ числъ предметовъ, лежавшихъ на полочкъ Карла Иваныча, быль одинъ, который больше всего мнъ его напоминаетъ: это — кружокъ изъ картона, вставленный въ деревянную ножку, въ которой кружокъ этотъ подвигался посредствомъ шиеньковъ. На кружкт была наклеена картина, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карлъ Иванычъ очень хорошо клеилъ и кружокъ этотъ самъ изобрълъ и сдълалъ для того, чтобы защищать свои слабые глаза отъ яркаго свъта.

Какъ теперь вижу я передъ собой длинную фигуру въ ваточномъ халатъ и въ красной шапочкъ, изъ-подъ которой виднъются ръдкіе съдые волосы. Онъ сидитъ подлъ столика, на которомъ стоитъ кружокъ съ парикмахеромъ, бросавшимъ тънь на его лицо; въ одной рукъ онъ держитъ книгу, другая покоится на ручкъ креселъ; подлъ него часы съ нарисованнымъ егеремъ на циферблатъ, клътчатый платокъ, черная круглая табакерка, зеленый футляръ для очковъ, щищы на лоточкъ. Все это такъ чинно, аккуратно лежитъ на своемъ мъстъ, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совъсть чиста и душа покойна.

Бывало, какъ досыта набъгаешься внизу по залѣ, на цыпочкахъ прокрадешься наверхъ, въ классную, смотришь — Карлъ
Иванычъ сидитъ себѣ одинъ на своемъ мѣстѣ и съ спокойно-величавымъ выраженіемъ читаетъ какую-нибудь изъ своихъ любимыхъ книгъ. Иногда я заставалъ его въ такія минуты, когда
онъ не читалъ: очки спускались ниже на большомъ орлиномъ
носу; голубые полузакрытые глаза смотрѣли съ какимъ-то особеннымт выраженіемъ, а губы грустно улыбались. Въ комнатѣ тихо;
только слышно его равномѣрное дыханіе и бой часовъ съ егеремъ.

Бывало, онъ меня не замъчаетъ, а я стою у двери и думаю: оъдный оъдный старикъ! Насъ много, мы играемъ, намъ весело, а онъ — одинъ - одинешенекъ и никто - то его не приласкаетъ. Правду онъ говоритъ, что онъ сирота. И исторія его жизни какая ужасная! я помню, какъ онъ разсказывалъ ее Николаю —

ужасно быть въ его положеніи! И такъ жалко станеть, что, бывало, подойдешь къ нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber 1) Карлъ Иванычъ!» Онъ любилъ, когда я ему говорилъ такъ: всегда приласкаетъ и видно, что растроганъ.

На другой стънъ висъли ландкарты, всъ почти изорванныя. но искусно подклеенныя рукой Карла Иваныча. На третьей стънъ. въ серединъ которой была дверь внизъ, съ одной стороны висъли двъ линейки: одна — изръзанная, наша, другая — новенькая, собетвенная, употребляемая имъ болъе для поощренія, чъмъ для линеванія; съ другой — черная доска, на которой кружками отмъчались наши большіе проступки и крестиками — маленькіе. Налъво отъ доски былъ уголъ, въ который насъ ставили на колъни.

Какъ мнѣ памятенъ этотъ уголъ! Помню заслонку въ печи, отдушникъ въ этой заслонкъ и шумъ, который онъ производилъ, когда его поворачивали. Бывало, стоишь въ углу, такъ что колъни и спина заболять, и думаешь; забылъ про меня Карлъ Иванычъ: ему, должно-быть, покойно сидъть на мягкомъ креслъ и читать свою гидростатику, а каково мнѣ? и начнешь, чтобы напоминать о себъ, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стѣны; но если вдругь упадетъ съ шумомъ слишкомъ большой кусокъ на землю, — право, одинъ страхъ хуже всякаго наказанія. Оглянешься на Карла Иваныча, а онь сидитъ себъ съ книгой въ рукъ и какъ будто ничего не замъчаетъ.

Въ срединъ комнаты стоялъ столъ, покрытый оборванной черной клеенкой, изъ-подъ которой во многихъ мъстахъ виднълись края, изръзанные перочинными ножами. Кругомъ стола было нъсколько некрашенныхъ, но отъ долгаго употребленія залакированныхъ табуретовъ. Послъдняя стъна была занята тремя окошечками. Вотъ какой былъ видъ изъ нихъ: прямо подъ окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешекъ, каждая колея давно знакомы и милы мнъ; за дорогой — стриженая липовая аллея, изъ-за которой кое-гдъ виднъется плетеный частоколъ; чрезъ аллею виденъ лугъ, съ одной стороны котораго гумно, а напротивъ лъсъ; далеко въ лъсу видна избушка сторожа. Изъ окна, направо, видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большіе до объда. Бывало, покуда по-

<sup>1.</sup> Милый.

правляетъ Карлъ Иванычъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ; такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть и. Богъ знаетъ отчего и о чемъ, такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Иванычъ сердится за ошибки.

Карлъ Иванычъ снялъ халатъ, надёлъ синій фракъ съ возвышеніями и сборками на плечахъ, оправилъ передъ зеркаломъ свой галстукъ и повелъ насъ внизъ — здороваться съ матушкой.

### II. Maman.

Матушка сидъла въ гостиной и разливала чай; одною рукой она придерживала чайникъ, другою — кранъ самовара, изъ котораго вода текла черезъ верхъ чайника на подносъ. Но хотя она смотръла пристально, она не замъчала этого, не замъчала того, что мы вошли.

Такъ много возникаетъ воспоминаній прошедшаго, когда старасшься воскресить въ воображеніи черты любимаго существа, что сквозь эти воспоминанія, какъ сквозь слезы, смутно видишь ихъ. Это слезы воображенія. Когда я стараюсь вспомнить матушку такою, какою она была въ это время, мнѣ представляются только ея каріе глаза, выражающіе всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шеѣ, немного ниже того мѣста, гдѣ вьются маленькіе волосики, шитый бѣлый воротничокъ, нѣжная сухая рука, которая такъ часто меня ласкала и которую я такъ часто цѣловалъ; но общее выраженіе ускользаетъ отъ меня.

Налѣво отъ дивана стоялъ старый англійскій рояль; передъ роялсмъ сидѣла черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками съ замѣтнымъ напряженіемъ разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лѣтъ; она ходила въ коротенькомъ холстинковомъ платьицѣ, въ бѣленькихъ, обшитыхъ кружевомъ панталончикахъ и октавы могла брать только «агреддіо». Подлѣ нея вполоборота сидѣла Марья Ивановна, въ чепцѣ съ розовыми лентами, въ голубой кацавейкъ и съ краснымъ сердитымъ лицомъ, которое приняло еще болѣе строгое выраженіе, какъ только вошелъ

Карлъ Иванычъ. Она грозно посмотръла на него и, не отвъчая на его поклонъ, продолжала, топая ногой, считать: un, deux, trois; un, deux, trois 1), еще громче и повелительные, чымы прежде.

Каряъ Иванычъ, не обращая на это ровно никакого вниманія, по своему обыкновенію, съ немецкимъ приветствіемъ подошель прямо къ ручкъ матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, какъ будто желая этимъ движеніемъ отогнать грустныя мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его въ моршинистый високъ въ то время, какъ онъ цёловалъ ея руку.

- Ich danke, lieber 2) Карлъ Иванычъ, —и, продолжая говорить по-нъмецки, она спросила:
  - Хорошо ли спали дъти?

Кардъ Иванычъ быль глухъ на одно ухо, а теперь отъ шума за роялемъ вовсе ничего не слыхалъ. Онъ нагнулся ближе къ дивану, оперся одною рукой о столь, стоя на одной ногв, и съ улыбкой, которая тогда мий казалась верхомъ утонченности, приподнять шапочку надъ головой и сказалъ:

— Вы меня извините, Наталья Николаевна?

Карлъ Иванычъ, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снималъ красной шапочки, но всякій разъ, входя въ гостиную, спрашиваль на это позволенія.

— Надъньте, Карлъ Иванычъ... Я васъ спрашиваю, хорошо ли спали дъти? — сказала татап, подвинувшись къ нему и довольно громко.

Но онъ опять ничего не слыхалъ, прикрылъ лысину красною шапочкой и еще милье улыбался.

— Постойте на минутку, Мими, — сказала татап Марьъ Ивановить съ улыбкой: — ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, какъ ни хорошо было ея лицо, оно дълалось несравненно лучше и кругомъ все какъ булто весельло. Если бы въ тяжелыя минуты жизни я хоть мелькомъ могъ видёть эту улыбку, я бы не зналъ, что такое горе. Мнъ кажется, что въ одной улыбкъ состоитъ то, что называютъ красотою лица: если улыбка прибавляеть прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не измъпяетъ его, то оно обыкновенно; если она портить его, то оно дурно.

Разъ, два, три! разъ, два, три.
 Благодарствуйте, милый Карлъ Ивановичъ.

Поздоровавшись со мною, тата взяда объими руками мою голову и откинула ее назадъ, потомъ посмотръла пристально на меня и сказала:

— Ты плакаль сегодня?

Я не отвъчалъ. Она поцъловала меня въ глаза и по-нъмецки спросила:

— 0 чемъ ты плакалъ?

Когда она разговаривала съ нами дружески, она всегда говорила на этомъ языкъ, который знала въ совершенствъ.

— Это я во снѣ плакалъ, татап,—сказалъ я, припоминая со всѣми подробностями выдуманный сонъ и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карлъ Иванычъ подтвердилъ мои слова, но умолчалъ о снъ. Поговоривъ еще о погодъ — разговоръ, въ которомъ приняла участіе и Мими, — татап положила на подносъ шесть кусочковъ сахару для нъкоторыхъ почетныхъ слугъ, встала и подошла къ пяльцамъ, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь къ папа, дъти, да скажите ему, чтобы онъ непремънно ко мнъ зашелъ прежде, чъмъ пойдетъ на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли къ папа. Пройдя комнату, удержавшую еще отъ временъ дъдушки названіе *офиціантской*, мы вошли въ кабинетъ.

## III.

#### Папа.

Опъ стоялъ подлѣ письменнаго стола и, указывая на какіе-то конверты, бумаги и кучки денегь, горячился и съ жаромъ толковалъ что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своемъ обычномъ мѣстѣ—между дверью и барометромь, заложивъ руки за спину, очень быстро и въ разныхъ направленіяхъ шевелилъ пальцами.

Чёмъ больше горячился папа, тёмъ быстрёе двигались нальцы, и наоборотъ: когда папа замолкалъ, и пальцы останавливались; но когда Яковъ самъ начиналъ говорить, пальцы приходили въ сильнейшее безпокойство и отчаянно прыгали въ разныя стороны. По ихъ движеніямъ, мнё кажется, можно было бы угадывать тайныя мысли Якова; лицо же его всегда

было спокойно—выражало сознание своего достоинства и вмёстё съ тёмъ подвластности, то-есть: я правъ, а впрочемъ воля ваша.

Увидавъ насъ, папа только сказалъ:

— Погодите, сейчасъ.

И показаль движеніемь головы дверь, чтобы кто-нибудь изъ насъ затвориль ее.

— Ахъ, Боже мой милостивый! Что съ тобой нынче, Яковъ? — продолжалъ онъ къ приказчику, подергивая плечомъ (у него была эта привычка). — Этотъ конвертъ со вложеніемъ 800 рублей...

Яковъ подвинулъ счеты, кинулъ 800 и устремилъ взоры на

неопредъленную точку, ожидая, что будеть дальше.

- —...Для расходовъ по экономіи въ моемъ отсутствін. Понимаемъ? За мельницу ты долженъ получить 1.000 рублей... такъ или нѣтъ? Залоговъ изъ казны ты долженъ получить обратно 8.000; за сѣно, котораго, по твоему же расчету, можно продать 7.000 пудовъ кладу по 45 конеекъ ты получишь 3.000; слѣдовательно, всѣхъ денегъ у тебя будетъ сколько? 12.000... такъ или нѣтъ?
  - Такъ точно-съ, сказалъ Яковъ.

Но по быстротъ движеній пальцами я замътиль, что онъ хотъль возразить; папа перебиль его.

— Ну, изъ этихъ-то денегъ ты и пошлешь 10.000 въ Совъть за Петровское... Теперь деньги, которыя находятся въ конторъ, —продолжалъ напа (Яковъ смъщалъ прежнія 12.000 и кинуль 21.000), —ты принесешь мнѣ и нынѣшнимъ же числомъ покажешь въ расходъ. (Яковъ смъщалъ счеты и перевернулъ ихъ, показывая, должно-быть, этимъ, что и деньги 21.000 пропадутъ также.) Этотъ же конвертъ съ деньгами ты передашь отъ меня по адресу.

Я близко стояль отъ стола и взглянуль на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно-быть, замътивъ, что я прочелъ то, чего мнъ знать не нужно, папа положилъ мнъ руки на плечо и легкимъ движеніемъ показалъ направленіе прочь отъ стола. Я не понялъ, ласка ли это или замъчаніе, на всякій же случай поцъловаль большую, жилистую руку, которая лежала на моемъ плечъ.

— Слушаю-съ, — сказалъ Яковъ. — А какое приказаніе будетъ на счеть хабаровскихъ денегъ?

Хабаровка была деревня татап.

— Оставить въ конторъ и отнюдь никуда не употреблять безъ моего приказанія.

Яковъ помолчалъ нѣсколько секундъ; потомъ вдругъ пальцы его завертѣлись съ усиленной быстротой, и онъ, перемѣнивъ выраженіе послушнаго тупоумія, съ которымъ слушалъ господскія приказанія, на свойственное ему выраженіе плутоватой смѣтливости, подвинулъ къ себѣ счеты и началъ говорить:

- Позвольте вамъ доложить, Петръ Александрычъ, что какъ вамъ будетъ угодно, а въ Совътъ къ сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, —продолжалъ онъ съ разстановкой, что должны получиться деньги съ залоговъ, съ мельницы и съ съна... (Высчитывая эти статьи, онъ кинулъ ихъ на кости.) Такъ я боюсь, какъ бы намъ не ошибиться въ расчетахъ, —прибавилъ онъ, помолчавъ немного и глубокомысленно взглянувъ на папа.
  - -- Отчего?
- А вотъ изволите видъть: насчетъ мельницы, такъ мельникъ уже два раза приходилъ ко миъ отсрочки просить и Христомъ Богомъ божился, что денегъ у него иътъ... да енъ и теперь здъсь: такъ не угодно ли вамъ будетъ самимъ съ нимъ поговорить?
- Что же онъ говоритъ?—спросилъ папа, дѣлая головою знакъ, что не хочетъ говорить съ мельникомъ.
- Да извъстно что: говорить, что помолу совсъмъ не было. что какія деньжонки были, такъ всв въ плотину посадилъ. Что жъ, коли намъ его снять, судырь, такъ опять-таки найдемъ ли тутъ расчетъ?.. Насчетъ залоговъ изволили говорить, такъ я уже, кажется, вамъ докладывалъ, что наши денежки тамъ съли и скоро ихъ получить не придется. Я намедни посылаль въ городъ къ Иванъ Аванасычу возъ муки и записку объ этомъ дълъ: такъ они опять-таки отвъчаютъ, что и радъ бы стараться для Петра Александровича, но дъло не въ монхъ рукахъ, а что какъ по всему видно, такъ врядъ ли и черезъ два мъсяца получится ваша квитанція... Насчетъ съна изволили говорить, положимъ, что и продастся на 3.000...

Онъ кинулъ на счеты 3.000 и съ минуту молчалъ, посматривая то на счеты, то въ глаза напа съ такимъ выраженіемъ:

— Вы сами видите, какъ это мало! Да и на сънъ опятьтаки проторгуемъ, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать...

Видно было, что у него еще большой запасъ доводовъ; должно-быть, поэтому папа перебилъ его.

— Я распоряженій своихъ не перемѣню, — сказаль онъ, но если въ полученіи этихъ денегь дѣйствительно будетъ задержка, то, нечего дѣлать, возьмешь изъ хабаровскихъ сколько нужно будетъ.

— Слушаю-съ.

По выраженію лица и пальцевъ Якова замѣтно было, что послѣднее приказаніе доставило ему большое удовольствіе.

Яковъ былъ кръпостной, весьма усердный и преданный человъкъ; онъ, какъ и всъ хорошіе приказчики, былъ до краности скупъ за своего господина и имълъ о выгодахъ госпоскихъ самыя странныя понятія. Онъ въчно заботился о приращеніи собственности своего господина на счетъ собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять всъ доходы съ ея имъній на Петровское (село, въ которомъ мы жили). Въ настоящую минуту онъ торжествовалъ, потому что совершенно успъль въ этомъ.

Поздоровавшись, папа сказаль, что будеть намь въ деревнъ баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора намъ серьезно учиться.

— Вы уже знаете, я думаю, что я нынче въ ночь ѣду въ Москву и беру васъ съ собою,—сказалъ онъ.—Вы будете жить у бабушки, а maman съ дѣвочками остается здѣсь. И вы это знайте, что одно для нея будетъ утѣшеніе—слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовленіямь, которыя за нѣсколько дней замѣтны были, мы уже ожидали чего-то необыкновеннаго, однако новость эта поразила насъ ужасно. Володя покраснѣлъ и дрожащимь голосомъ передалъ порученіе матушки.

«Такъ вотъ что предвъщаль мнъ мой сонъ! — подумалъ я. — Дай Богъ только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».

Мнѣ очень, очень жалко стало матушку, и вмѣстѣ съ тѣмъ мысль, что мы точно стали большіе, радовала меня.

«Ежели мы нынче вдемъ, то вврно классовъ не будеть: это славно! — думалъ я. — Однако жалко Карла Иваныча. Его вврно отпустять, потому что иначе не приготовили бы для него конверта. Ужъ лучше бы ввкъ учиться да не увзжать, не разставаться съ матушкой и не обижать бъднаго Карла Иваныча. Онъ и такъ очень несчастливъ!»

Мысли эти мелькали въ моей головъ; я не трогался съ мъста и пристально смотрълъ на черные бантики своихъ башмаковъ.

Сказавъ съ Карломъ Иванычемъ еще нѣсколько словъ о пониженіи барометра и приказавъ Якову не кормить собакъ, съ тѣмъ чтобы на прощаніи выѣхать послѣ обѣда послушать молодыхъ гончихъ, папа, противъ моего ожиданія, послалъ насъ учиться, утѣшивъ однако обѣщаніемъ взять на охоту.

По дорогѣ наверхъ я забѣжалъ на террасу. У дверей, на солнышкѣ, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца—Милка.

— Милочка, — говорилъ я, лаская ее и цълуя въ морду, мы нынче ъдемъ; прощай! Никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакаль.

### IV.

# Классы.

Карлъ Иванычъ былъ очень не въ духв. Это было замътно по его сдвинутымъ бровямъ и по тому, какъ онъ швырнулъ свой сюртукъ въ комодъ и какъ сердито подпоясался и какъ сильно черкнуль ногтемъ по книгъ діалоговъ, чтобы означить то мъсто, до котораго мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же такъ былъ разстроенъ, что решительно ничего не могь дълать. Долго безсмысленно смотръль я въ книгу діалоговь, но оть слезь, набравшихся мий въ глаза при мысли о предстоящей разлукъ, не могъ читать; когда же пришло время говорить ихъ Карлу Иванычу, который, зажмурившись, слушалъ меня (это былъ дурной признакъ), именно на томъ мъстъ, гдъ одинъ говорить: Wo kommen Sie her 1)? а другой отвъчаеть: Ich komme vom Kaffe-Hause 2), я не могь болъе удерживать слезь и отъ рыданій не могь произнести: Haben Sie die Zeitung nicht gelesen 3)? Когда дъло дошло до чистописанія, я отъ слезъ, падавшихъ на бумагу, надёлалъ такихъ кляксъ, какъ будто писалъ водой на оберточной бумагъ.

Карлъ Иванычъ разсердился, поставилъ меня на колъни, твердилъ, что это упрямство, кукольная комедія (это было лю-

<sup>1)</sup> Откуда вы идете?

<sup>2)</sup> Я иду изъ кофейни.3) Не читали ли вы газеты?

бимос его слово), угрожаль линейкой и требоваль, чтобы я просиль прощенія, тогда какъ я отъ слезъ не могъ слова вымольить; наконецъ, должно-быть, чувствуя свою несправедливость, онъ ушелъ въ комнату Николая и хлопнулъ дверью.

- Изъ классной слышенъ быль разговоръ въ комнатъ дядьки.
   Ты слышалъ, Николай, что дъти ъдутъ въ Москву? сказаль Карль Иванычь, входя въ комнату.
- Какъ же-съ, слышалъ. Должно-быть, Николай хотълъ встать, потому что Карль Иванычь сказаль: «Сиди, Николай!» и вслъдь за этимъ затворилъ дверь. Я вышелъ изъ угла и подошель къ двери подслушивать.
- Сколько ни дёлай добра людямъ, какъ ни будь привязанъ, видно благодарности нельзя ожидать, Николай!-говориль Карлъ Иванычь съ чувствомъ.

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнуль головой.

- Я двънадцать лътъ живу въ этомъ домъ и могу сказать передъ Богомъ, Николай, — продолжалъ Карлъ Иванычъ, поднимая глаза и табакерку къ потолку, — что я ихъ любилъ и занимался ими больше, чёмь ежели это были мон собственныя дъти Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, какъ я девять дней, не смыкая глазъ, сидъть у его постели. Да! тогда я былъ добрый, милый Карлъ Иванычъ, тогда я быль нуженъ; а теперь, —прибавиль онъ, иронически улыбаясь, —теперь дъти стали большія: имъ надо серьезно учиться. Точно они здёсь не учатся, Николай?
- Какъ же еще учиться, кажется? сказалъ Николай, положивъ шило и протягивая объими руками дратвы.
- Да, теперь я не нуженъ сталъ, и меня надо прогнать; а гдъ объщанія? гдъ благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай,—сказалъ онъ, прикладывая руку къ груди:—да что она?.. Ея воля въ этомъ домѣ все равно, что воть это. — При этомъ онъ съ выразительнымъ жестомъ кинуль на поль обрезовь кожи.—Я знаю, чып это штуки п отчего я сталь не нужень: оттого что я не льщу и не потакаю во всемъ, какъ иные люди. Я привыкъ всегда и передъ всеми говорить правду, - сказаль онъ гордо. - Богъ съ ними! Оттого, что меня не будеть, они не разбогатьють, а я, Богь милостивь, найду себь кусокь хабба... не такь ди, Николай?

Николай подняль голову и посмотрѣль на Карла Иваныча такь, какь будто желая удостовѣриться, дѣйствительно ли можеть онь найти кусокъ хлѣба, но ничего не сказаль.

Много и долго говориль въ этомъ духѣ Карлъ Иванычъ; говориль о томъ, какъ лучше умѣли цѣнить его заслуги у какого-то генерала, гдѣ онъ прежде жилъ (мнѣ очень больно было это слышать), говорилъ о Саксоніи, о своихъ родителяхъ, о другѣ своемъ портномъ Schönheit и т. д. и т. д.

Я сочувствовалъ его горю и мнъ больно было, что отецъ и Карлъ Иванычъ, которыхъ я почти одинаково любилъ, не поняли другъ друга; я опять отправился въ уголъ, сълъ на пятки и разсуждалъ о томъ, какъ бы возстановить между ними согласіе.

Вернувшись въ классную, Карлъ Иванычь велѣлъ мнѣ встать и приготовить тетрадь для писанія подъ диктовку. Когда все было готово, онъ величественно опустился въ свое кресло и голосомь, который, казалось, выходилъ изъ какой-то глубины, началъ диктовать слѣдующее: Von allen Lei-den-schaf-ten, die grausamste ist 1)... «haben sie geschrieben 2)?»—Здѣсь онъ остановился, медленно понюхалъ табаку и продолжалъ съ новой силой: die grausamste ist, die Undank-bar-keit...3) «Ein grosse U 4)».—Въ ожиданіи продолженія, написавъ послѣднее слово, я посмотрѣлъ на него.

— Punctum 5),—сказаль онь съ едва замѣтной улыбкой и сдѣлаль знакъ, чтобы мы подали ему тетради.

Нъсколько разъ съ различными интонаціями и съ выраженіемъ величайтаго удовольствія прочель онъ это изреченіе, выражавшее его задушевную мысль, потомъ задаль намъ урокъ изъ исторіи и сълъ у окна. Лицо его не было угрюмо, какъ прежде: оно выражало довольство человъка, достойно отомстившаго за нанесенную обиду.

Было безъ четверти часъ; но Карлъ Иванычъ, казалось, и не думаль о томъ, чтобы отпустить насъ: онъ то и дѣло задавалъ новые уроки. Скука и аппетитъ увеличивались въ одинаковой мѣрѣ. Я съ сильнымъ нетерпѣніемъ слѣдилъ за всѣми признаками, доказывавшими близость обѣда. Вотъ дворовая женщина съ мочалкой идетъ мыть тарелки, вотъ слышно, какъ

<sup>1)</sup> Изъ всъхъ страстей—самая жестокая...

<sup>2)</sup> Написали ли?

<sup>3)</sup> Самая жестокая это неблагодарность.

Большое U.

<sup>5)</sup> Точка.

шумять посудой въ буфеть, раздвигають столь и ставять стулья. воть и Мими съ Любочкой и Катенькой (Катенька — двънадцатильтняя дочь Мими) идуть изъ сада; но не видать Фоки, дворецкаго Фоки, который всегда приходить и объявляеть, что кушать готово. Тогда только можно будеть бросить книги и, не обращая вниманія на Карла Пваныча, бъжать внизъ.

Вотт слышны шаги по лъстницъ; но это не Фока! Я изучилъ его походку и всегда узнаю скрипъ его сапогъ. Дверь отворилась, и въ ней показалась фигура, мнъ совершенно незнакомая.

#### ٧.

## Юродивый.

Въ комнату вошель человъкъ лъть пятидесяти, съ олъднымъ, изрытымъ осною, продолговатымъ лицомъ, длинными съдыми волосами и ръдкой рыжеватой бородкой. Онъ былъ такого большого роста, что для того, чтобы пройти въ дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всъмъ тъломъ. На немъ было надъто что-то изорванное, похожее на кафтанъ и на подрясникъ; въ рукъ онъ держалъ огромный посохъ. Войдя въ комнату, онъ изо всъхъ силъ стукнулъ имъ по полу и, скрививъ брови и чрезмърно раскрывъ ротъ, захохоталъ самымъ страшнымъ и неестественнымъ образомъ. Онъ былъ кривъ на одинъ глазъ и бълый зрачокъ этого глаза прыгалъ безпрестанно и придавалъ его и безъ того некрасивому лицу еще болъе отвратительное выраженіе.

— Aга! попались! — закричаль онь, маленькими шажками подбъгая къ Володъ, схватиль его за голову и началь тщательно разсматривать его макушку, потомъ съ совершенно серьезнымъ выраженіемъ отошель отъ него, подошель къ столу и началь дуть на клеенку и крестить ее. — О-охъ, жалко! о-охъ, больно!.. сердечные... улетять, — заговориль онъ потомъ дрожащимъ отъ слезъ голосомъ, съ чувствомъ всматриваясь въ Володю, и сталъ утирать рукавомъ дъйствительно падавшія слезы.

Голосъ его былъ грубъ и хриплъ, движенія торопливы и нервны, рѣчь безсмысленна и несвязна (онъ никогда не употреблялъ мѣстоимѣній), по ударенія были такъ трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно-печальное выраженіе, что, слушая его, нельзя было удер-

жаться отъ какого-то смѣшаннаго чувства сожалѣнія, страха и грусти.

Это быль юродивый и странникъ Гриша.

Откуда быль онъ? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую онъ вель? никто не зналь этого. Знаю только то, что онъ съ пятнадцатаго года сталь извъстенъ какъ юродивый, который зиму и лъто ходитъ боснкомъ, посъщаетъ монастыри, даритъ образочки тъмъ, кого полюбитъ, и говоритъ загадочныя слова, которыя нъкоторыми принимаются за предсказанія; что никто никогда не зналь его въ другомъ видъ, что онъ изръдка хаживалъ къ бабушкъ и что одни говорили, будто онъ несчастный сынъ богатыхъ родителей и чистая душа, а другіе — что онъ просто мужикъ и лънтяй.

Наконець явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли внизь. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нельпицу, шель за нами и стучаль костылемь по ступенькамы лыстницы. Папа и тамай ходили рука объ руку по гостиной и о чемь-то тихо разговаривали. Марыя Ивановна чинно сидыла на одномы изы кресель, симметрично, поды прямымы угломы, примыкавшимы кы дивану, и строгимы, но сдержаннымы голосомы давала наставленія сидывшимы подлю нея дывочкамы. Какы только Карлы Иванычы вошель вы комнату, она взглянула на него, тотчасы же отвернулась, и лицо ея приняло выраженіе, которое можно передать такы: я васы не замычаю, Карлы Иванычы. По глазамы дывочекы замытно было, что оны хотыли поскорые передать намы очень важное извыстіє; но вскочить сь своихы мысты и подойти кы намы было бы нарушеніемы правилы Мими. Мы сначала должны были подойти кы ней, сказать: «bonjour, міті», шаркнуть ногой, а потомы уже позволялось вступать вы разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чемъ нельзя было говорить: она все находила неприличнымъ. Сверхъ того она безпрестанно приставала: parlez donc français 1), а тутъ-то, какъ на зло, такъ и хочется болтать по-русски; или за обёдомъ — только что войдешь во вкусъ какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мёшалъ, ужъ она непремённо: mangez donc avec du pain, или comment се que vous

<sup>1)</sup> Говорите же по-францувски.

tenez votre fourchette 1)? «И какое ей до насъ дъло! — подумаеть. -- Пускай она учить своихъ дъвочекъ, а у насъ есть на это Карль Иванычъ». Я вполнъ раздъляль его ненависть къ инымъ людямъ.

- Попроси мамашу, чтобы насъ взяли на охоту, сказала Катенька шопотомь, останавливая меня за курточку, когда большіе прошли впередь въ столовую.
  - Хорошо; постараемся.

Гриша объдаль въ столовой, но за особеннымъ столикомъ; онъ не поднималь глазъ съ своей тарелки, изръдка вздыхалъ, дълалъ страшныя гримасы и говорилъ какъ будто самъ съ собою: - Жалко!.. улетвла... улетить голубь въ небо... охъ, на могилъ камень!.. и т. п.

Матап съ утра была разстроена; присутствіе, слова и поступки Гриши замътно усиливали въ ней это расположение.

- Ахъ да, я было забыла попросить тебя объ одной вещи, сказала она, подавая отцу тарелку съ супомъ.
  - Что такое?
- Вели пожалуйста запирать своихъ страшныхъ собакъ, а то онъ чуть не закусали бъднаго Гришу, когда онъ проходилъ по двору. Онъ этакъ и на дътей могутъ броситься.

Услыхавъ, что ръчь идеть о немъ, Гриша повернулся къ столу, сталь показывать изорванныя полы своей одежды и, пережевывая, приговариваль:

- Хотъль, чтобы загрызли... Богь не попустиль. Грёхь собакъ травить! большой гръхъ! Не бей, большакъ...2) что бить? Богь простить... дни не такіе.
- Что это онъ говоритъ? спросилъ папа, пристально и строго осматривая его. — Я ничего не понимаю.
- А я понимаю, отвъчала maman: онь мнъ разсказаль, что какой-то охотникъ нарочно на него напускаль собакъ, такъ онъ и говорить: «Хотъль, чтобы загрызли, но Богъ не попустиль», и просить тебя, чтобы за это не наказываль его.
- A! воть что! сказаль папа. Почемь же онь знаеть, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотникъ до этихъ господъ, — продолжаль онъ пофранцузски, — но этоть особенно миж не нравится и долженъ быть...

Кушайте съ хлѣбомъ, или — какъ вы держите вашу вилку?
 Такъ онъ безразлично называлъ веѣхъ мужчинъ,

- Ахъ, не говори этого, мой другъ, прервала его maman, какъ будто испугавшись чего-нибудь. Почемъ ты знаешь?
- Кажется, я имѣлъ случай изучить эту породу людей ихъ столько къ тебѣ ходитъ, — всѣ на одинъ покрой. Вѣчно одна и та же исторія...

Видно было, что матушка на этотъ счетъ была совершенно другого мивнія и не хотвла спорить.

- Передай мит пожалуйста пирожокъ, сказала она. Что, хороши ли они нынче?
- Нътъ, меня сердить, продолжалъ папа, взявъ въ руку пирожокъ, но держа его на такомъ разстояніи, чтобы maman не могла достать его, нътъ, меня сердить, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются въ обманъ.

И онъ ударилъ вилкой по столу.

- Я тебя просила передать мнъ пирожокъ, говорила она, протягивая руку.
- И прекрасно дѣлаютъ, продолжалъ папа, отодвигая руку, что такихъ людей сажаютъ въ полицію. Они приносятъ только ту пользу, что разстраиваютъ и безъ того слабые нервы нѣкоторыхъ особъ, прибавилъ онъ съ улыбкой, замѣтивъ, что этотъ разговоръ очень не нравился матушкѣ, и подалъ ей пирожокъ.
- Я на это тебѣ только одно скажу: трудно повѣрить, чтобы человѣкъ, который, несмотря на свои шестьдесять лѣтъ. зиму и лѣто ходить босой и не снимая носить подъ платьемъ вериги въ два пуда вѣсомъ, и который не разъ отказывался отъ предложенія жить спокойно и на всемъ готовомъ, трудно повѣрить, чтобы такой человѣкъ все это дѣлалъ только изъ лѣни.
- Насчетъ предсказаній, прибавила она со вздохомъ и помолчавъ немного, је suis payée pour у croire 1), я тебѣ разсказывала, кажется, какъ Кирюща, день въ день, часъ въ часъ, предсказалъ покойнику папенькѣ его кончину.
- Ахъ, что ты со мной сдълала! сказалъ напа, улыбаясь и приставивъ руку ко рту съ той стороны, съ которой сидъла Мими. (Когда онъ это дълалъ, я всегда слушалъ съ напряженнымъ вниманіемъ, ожидая чего-пибудь смъщного.) Зачъмъ ты мнъ напоминла о его ногахъ? я посмотрълъ и теперь ничего ъсть не буду.

<sup>1)</sup> Мит пришлось поплатиться за мою втру.

Объдъ клонился къ концу. Любочка и Катенька безпрестанно подмигивали намъ, вертълись на своихъ стульяхъ и вообще изъявляли сильное безпокойство. Подмигиванье это значило: «что же вы не просите, чтобы насъ взяли на охоту?» Я толкнулъ локтемъ Володю, Володя толкнулъ меня и, наконецъ, ръшился: сначала робкимъ голосомъ, потомъ довольно твердо и громко онъ объяснилъ, что такъ какъ мы должны нынче тхать, то желали бы, чтобы дъвочки вмъстъ съ нами поъхали на охоту въ линейкъ. Послъ небольшого совъщанія между большими вопросъ этотъ ръшенъ былъ въ нашу пользу, и—что было еще пріятнъе—тама сказала, что она сама поъдеть съ нами.

#### VI.

### Приготовленія къ охотъ.

Во время пирожнаго быль позвань Яковь и отданы приказанія насчеть линейки, собакь и верховыхь лошадей — все сь величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; напа велёль осёдлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь», какъ-то странно звучало въ ушахъ татап: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то въ родё бёшенаго звёря и что она непремённо понесеть и убьеть Володю. Несмотря на увёщанія паны и Володи, который съ удивительнымъ молодечествомъ говориль, что это ничего и что онъ очень любить, когда лошадь несеть, бёдняжка татап продолжала твердить, что она все гулянье будеть мучиться.

Объдъ кончился; большіе пошли въ кабинеть пить кофе, а мы побъжали въ садъ шаркать ногами по дорожкамъ, покрытымъ упавшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о томъ, что Володя поъдетъ на охотничьей лошади, о томъ, какъ стыдно, что Любочка тише бъгаетъ, чъмъ катенька, о томъ, что интересно было бы посмотръть вериги Гриши, и т. д.; о томъ же, что мы разстаемся, ни слова не было сказано. Разговоръ нашъ былъ прерванъ стукомъ подъъзжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидъло по дворовому мальчику. За линейкой ъхали охотники съ собаками, за охотниками — кучеръ Игнатъ, на назначенной Володъ лошади, и велъ въ поводу моего стариннаго клепера. Сначала мы всъ бросились къ забору, отъ котораго видны были всъ эти интерес-

ныя вещи, а потомъ съ визгомъ и топотомъ побѣжали наверхъ одѣваться, и одѣваться такъ, чтобы какъ можно болѣе походить на охотниковъ. Одно изъ главныхъ къ тому средствъ было всучиваніе панталонъ въ сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дѣло, торопясь скорѣе кончить его и бѣжать на крыльцо наслаждаться видомъ собакъ, лошадей и разговоромъ съ охотниками.

День быль жаркій. Бёлыя, причудливыхь формь тучки съ утра показались на горизонтё; потомь все ближе и ближе сталь стонять ихъ маленькій вётерокъ, такъ что изрёдка онё закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернёли тучи, видно, не суждено имь было собраться въ грозу и въ послёдній разъ помёшать нашему удовольствію. Къ вечеру онё опять стали расходиться: однё поблёднёли, подлиннёли и бёжали на горизонть; другія, надъ самой головой, превратились въ бёлую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востокё. Карлъ Иванычъ всегда зналъ, куда такая туча пойдеть; онъ объявиль, что эта туча пойдетъ къ Масловке, что дождя не будеть и погода будеть превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонныя лѣта, сбѣжаль съ лѣстницы очень ловко и скоро, крикнулъ: «Подавай!» и, раздвинувъ ноги, твердо всталъ посрединѣ подъѣзда, между тѣмъ мѣстомъ, куда долженъ былъ подкатить линейку кучеръ, и порогомъ, въ позиціи человѣка, которому не нужно напоминать объ его обязанности. Барыни сошли и послѣ небольшого пренія о томъ, кому на какой сторонѣ сидѣть и за кого держаться (хотя, мнѣ кажется, совсѣмъ не нужно было держаться), усѣлись, раскрыли зонтики и поѣхали. Когда линейка тронулась, тамап, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащимъ голосомъ у кучера:

— Эта для Владиміра Петровича лошадь?

И когда кучеръ отвъчалъ утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я былъ въ сильномъ нетерпъніи: влъзъ на свою лошадку, смотрълъ ей между ушей и дълалъ по двору разныя эволюціи.

- Собакъ не извольте раздавить, сказалъ мит какой-то охотникъ.
- Будь покоенъ: миѣ не въ первый разъ, отвъчалъ я гордо.

Володя сълъ на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не безъ нъкотораго содроганія и, оглаживая ее, нъсколько разъ спросиль:

— Смирна ли она?

На лошади же онъ быль очень хорошъ — точно большой. Обтянутыя ляжки его лежали на съдлъ такъ хорошо, что мнъ было завидно, особенно потому, что, сколько я могъ судить по тъни, я далеко не имълъ такого прекраснаго вида.

Вотъ послышались шаги папа на лѣстницѣ; выжлятникъ подогналъ отрыскавшихъ гончихъ; охотники съ борзыми подозвали своихъ и стали садиться. Стремянный подвелъ лошадь къ крыльцу; собаки своры папа, которыя прежде лежали въ разныхъ живописныхъ позахъ около нея, бросились къ нему. Вслѣдъ за нимъ, въ бисерномъ ошейникѣ, побрякивая желѣзкой, весело побѣжала Милка. Она выходя всегда здоровалась съ псарными собаками: съ однѣми понграетъ, съ другими понюхается и порычитъ, а у нѣкоторыхъ поищетъ блохъ.

Папа съть на лошадь, и мы поъхали.

# ΥП. Охота.

Довзжачій, прозывавшійся Турка, на голубой горбоносой лошади, въ мохнатой шапкѣ, съ огромнымъ рогомъ за плечами и ножомъ на поясѣ, ѣхалъ впереди всѣхъ. По мрачной и свирѣпой наружности этого человѣка скорѣе можно было подумать, что онъ ѣдетъ на смертный бой, чѣмъ на охоту. Около заднихъ ногъ его лошади, пестрымъ волнующимся клубомъ, бѣжали сомкнутыя гончія. Жалко было видѣть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумалось отстать. Ей надо было съ большими усиліями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, одинъ изъ выжлятниковъ, ѣхавшій сзади, непремѣнно хлопалъ по ней арапникомъ, приговаривая: «Въ кучу!» Выѣхавъ за ворота, папа велѣль охотникамъ и намъ ѣхать по дорогѣ, а самъ повернулъ въ ржаное поле.

Хлъбная уборка была во всемъ разгаръ. Необозримое блестяще-желтое поле замыкалось только съ одной стороны высокимъ синъющимъ лъсомъ, который тогда казался мнъ самымъ отдаленнымъ, таинственнымъ мъстомъ, за которымъ или кончается свътъ, или начинаются необитаемыя страны. Все поле

было покрыто копнами и народомъ. Въ высокой, густой ржи виднълись кое-гдъ, на выжатой полосъ, согнутая спина жницы, взмахъ колосьевъ, когда она перекладывала ихъ между пальцевъ, женщина въ тъни, нагнувшаяся надъ люлькой, и разбросанные снопы по усъянному васильками жнивью. Въ другой сторонъ мужики въ однъхъ рубахахъ, стоя на телъгахъ, накладывали копны и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, въ сапогахъ и въ армякъ въ накидку, съ бирками въ рукъ, издалека замътивъ пана, сиялъ свою поярковую шляпу, утираль рыжую голову и бороду полотенцемъ и покрикиваль на бабъ. Рыженькая лошадка, на которой вхалъ папа, шла легкой, игривой ходой, изръдка опуская голову къ груди, вытягивая поводья и смахивая густымъ хвостомъ оводовъ и мухъ, которые жадно лъпились на нее. Двъ борзыя собаки, напряженно загнувъ хвостъ серпомъ и высоко поднимая ноги, граціозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бъжала впереди и, загнувъ голову, ожидала прикормки. Говоръ народа, топотъ лошадей и телъгъ, веселый свистъ перепеловъ, жужжание насъкомыхъ, которыя неподвижными стаями вились въ воздухъ, запахъ полыни, соломы и лошадинаго пота, тысячи различныхъ цвътовъ и тъней, которые разливало палящее солнце по свътло-желтому жнивью, синей дали лъса и бъло-лиловымъ облакамъ, бълыя паутины, которыя носились въ воздухъ или ложились по жнивью, - все это я видълъ, слышалъ и чувствовалъ.

Подъбхавъ къ Калиновому лъсу, мы нашли линейку уже тамъ и, сверхъ всякаго ожиданія, еще тельту въ одну лошадь, на срединъ которой сидълъ буфетчикъ. Изъ-подъ съпа виднълись самоваръ, кадка съ мороженой формой и еще кое-какіе привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это быль чай на чистомъ воздухъ, мороженое и фрукты. При видъ телъги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай въ лъсу на травъ и вообще на такомъ мъстъ, на которомъ никто и никогда не пивалъ чаю, считалось большимъ наслажденіемъ.

Турка подъбхалъ къ острову, остановился, внимательно выслушалъ отъ папа подробное наставленіе, какъ равняться и куда выходить (впрочемъ, онъ никогда не соображался съ этимъ наставленіемъ, а дёлалъ по-своему), разомкнулъ собакъ, не спёша второчилъ смычки, сёлъ на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутыя гончія прежде всего ма-

ханіями хвостовъ выразили свое удовольствіе, встряхнулись, оправились и потомъ уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побъжали въ разныя стороны.

— Есть у тебя платокъ? — спросиль папа.

Я вынуль изъ кармана и показаль ему.

- Ну, такъ возьми на платокъ эту сърую собаку.
- Жирана? сказаль я съ видомъ знатока. Да; и бъти по дорогъ. Когда придеть полянка, остановись, и смотри: ко миж безъ зайца не приходить!

Я обмоталъ платкомъ мохнатую шею Жирана и опрометью бросплся бъжать къ назначенному мъсту. Папа смъялся и кричаль мнё вслёль:

— Скоръй, скоръй, а то опоздаешь.

Жиранъ безпрестанно останавливался, поднимая уши, и при-слушивался къ порсканью охотниковъ. У меня недоставало силь тащить его съ мъста, и я начиналъ кричать: «Ату! ату!» Тогда Жиранъ рвался такъ сильно, что я насилу могъ удерживать его, и не разъ упалъ, покуда добрался до мъста. Избравъ у корня высокаго дуба тънистое и ровное мъсто, я легь на траву, усадилъ подав себя Жирана и началъ ожидать. Воображение мое, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, ушло далеко впередъ дъйствительности: я воображаль себъ, что травлю уже третьяго зайца, въ то время, какъ отозвалась въ лъсу первая гончая. Голосъ Турка громче и воодушевленнъе раздался по лъсу; гончая взвизгивала, и голосъ ея слышался чаще и чаще; къ нему присоединились другой, басистый голось, потомъ третій, четвертый... Голоса эти то замолкали, то перебивали другъ друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконець, слились въ одинъ звонкій заливистый гуль. Острово было голосистый, и гончія варили варомъ.

Услыхавъ это, я замеръ на своемъ мъстъ. Вперивъ глаза въ опушку, я безсмысленно улыбался; потъ катился съ меня градомъ, и хотя капли его, сбъгая по подбородку, щекотали меня. я не вытираль ихъ. Мий казалось, что не можеть быть ришительнье этой минуты. Положение этой напряженности было слишкомъ неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончія то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись отъ меня: зайца не было. Я сталъ смотръть по сторонамъ. Съ Жираномъ было то же самое: сначала онъ рванся и взвизгиваль, потомъ легь подлё меня, положиль морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, подъ которымъ я сидъль, по сърой, сухой землъ, между сухими дубовыми листьями, желудями, пересохшими, обомшалыми хворостинками, желто-зеленымъ мхомъ и изрёдка пробивавшимися тонкими зелеными травками, кишмя киштли муравьи. Они одинъ за другимъ торопились по пробитымъ ими торнымъ дорожкамъ: нѣкоторые съ тяжестями, другіе порожнякомъ. Я взяль въ руки хворостинку и загородиль ею дорогу. Надо было видъть, какъ они, презирая опасность, подлъзали подъ нее, другіе перельзали черезь, а нъкоторые, особенно тъ, которые были съ тяжестями, совершенно терялись и не знали, что дёлать: останавливались, искали обхода или ворочались назадъ, или по хворостинкъ добирались до моей руки и, кажется, намъревались забраться подъ рукавъ моей курточки. Отъ этихъ интересныхъ наблюденій я быль отвлечень бабочкой съ желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась предо мною. Какъ только я обратилъ на нее вниманіе, она отлетьла отъ меня шага на два, повилась надъ почти увядшимъ бълымъ цвъткомъ дикаго клевера и съла на него. Не знаю, солнышко ли ее пригръло, или она брала сокъ изъ этой травки, только видно было, что ей очень хорошо. Она изръдка взмахивала крылышками и прижималась къ цвътку, наконенъ, совсъмъ замерла. Я положилъ голову на объ руки и съ удовольствіемъ смотрѣлъ на нее.

Вдругъ Жиранъ завылъ и рванулся съ такою силой, что я чуть было не упалъ. Я оглянулся. На опушкъ лъса, приложивъ одно ухо и приподнявъ другое, перепрыгивалъ заядъ. Кровь ударила мнъ въ голову, и я все забылъ въ эту минуту: кричалъ что-то неистовымъ голосомъ; пустилъ собаку и бросился бъжать. Но не успълъ я этого сдълать, какъ уже сталъ раскаиваться: заяцъ присълъ, сдълалъ прыжокъ и больше я его не видалъ.

Но каковъ былъ мой стыдъ, когда вслѣдъ за гончими, которыя въ голосъ вывели на опушку, изъ-за кустовъ показался Турка! Онъ видѣлъ мою ошибку (которая состояла въ томъ, что я не выдерожалъ) и, презрительно взглянувъ на меня, сказаль только: «Эхъ, баринъ!» Но надо знать, какъ это было сказано! Мнъ было бы легче, ежели бы онъ меня, какъ зайца, повъсилъ на съдло.

Долго стоялъ я въ сильномъ отчаяніи на томъ же мъстъ, не зваль собаки и только твердилъ, ударяя себя по ляжкамъ:

# — Боже мой, что я надълаль!

Я слышаль, какъ гончія погнали дальше, какъ застукали на другой сторонь острова, отбили зайца и какъ Турка въ свой огромный рогь вызываль собакъ,—но все не трогался съ мъста...

#### VIII.

## Игры.

Охота кончилась. Въ тъни молодыхъ березокъ былъ разостланъ коверъ и на ковръ кружкомъ сидъло все общество. Буфетчикъ Гаврило, примявъ около себя зеленую сочную траву, перетиралъ тарелки и доставалъ изъ коробочки завернутые вълистья сливы и персики. Сквозь зеленыя вътви молодыхъ березъ просвъчивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плъшивую, вспотъвшую голову Гаврилы круглые, колеблющеся просвъты. Легкій вътерокъ, пробъгая по листвъ деревьевъ, по моимъ волосамъ и вспотъвшему лицу, чрезвычайно освъжалъ меня.

Когда насъ одълили мороженымъ и фруктами, дълать на ковръ было нечего, и мы, несмотря на косые, палящіе лучи солнца, встали и отправились играть.

- Ну, во что?—сказала Любочка, щурясь отъ солнца и припрыгивая по травъ.—Давайте въ Робинзона.
- Нътъ... скучно, сказалъ Володя, лъниво повалившись на траву и пережевывая листья: въчно Робинзонъ! Ежели непремънно хотите, такъ давайте лучше бесъдочку строить.

Володя замётно важничаль. Должно-быть, онъ гордился тёмъ, что пріёхаль на охотничьей лошади, и притворялся, что очень усталь. Можеть-быть, и то, что у него уже было слишкомъ много здраваго смысла и слишкомъ мало силы воображенія, чтобы вполнё наслаждаться игрою въ Робинзона. Игра эта состояла въ представленіи сценъ изъ «Robinson Suisse», котораго мы читали незадолго передъ этимъ.

- Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сдёлать намъ этого удовольствія?—приставали къ нему дёвочки.—Ты будешь Charles или Ernest, или отецъ—какъ хочешь,—говорила Катенька, стараясь за рукавъ курточки приподнять его съ земли.
- Право, не хочется—скучно!—сказаль Володя, потягиваясь и вмёстё съ тёмъ самодовольно улыбаясь.

— Такъ лучше бы дома сидъть, коли никто не хочетъ играть, — сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдемте; только не плачь пожалуйста: теривть не могу!

Снисхожденіе Володи доставило намъ очень мало удовольствія; напротивъ, его лѣнивый и скучный видъ разрушалъ все очарованіе игры. Когда мы сѣли на землю и, воображая, что плывемъ на рыбную ловлю, изо всѣхъ силъ начали грести, Володя сидѣлъ сложа руки и въ позѣ, не имѣющей ничего схожаго съ позой рыболова. Я замѣтилъ ему это; но онъ отвѣчалъ, что отъ того, что мы будемъ больше или меньше махатъ руками, мы ничего не выиграемъ и не проиграемъ и все же далеко не уѣдемъ. Я невольно согласился съ нимъ. Когда, воображая, что я иду на охоту, съ палкой на плечѣ я отправился въ лѣсъ, Володя легъ на спину, закинулъ руки нодъ голову и сказалъ мнѣ, что будто бы и онъ ходилъ. Такіе поступки и слова, охлаждая насъ къ игрѣ, были крайне непріятны, тѣмъ болѣе, что нельзя было въ душѣ не согласиться, что Володя поступаетъ благоразумно.

Я самъ знаю, что изъ палки не только что убить птицу, да и выстрълить никакъ нельзя. Это игра. Коли такъ разсуждать, то и на стульяхъ ъздить нельзя; а Володя, я думаю, самъ помнить, какъ въ долгіе зимніе вечера мы накрывали кресло платками, дълали изъ него коляску, одинъ садился кучеромъ, другой лакеемъ, дъвочки въ середину, три стула были тройка лошадей,—и мы отправлялись въ дорогу. И какія разныя приключенія случались въ этой дорогъ! и какъ весело и скоро проходили зимніе вечера!.. Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будетъ. А игры пе будетъ, что же тогда остается?..

#### IX.

## Занятія въ кабинеть и гостиной.

Уже смеркалось, когда мы прівхали домой. Матап свла за рояль, а мы, двти, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглаго стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затвяль нарисовать охоту. Очень живо изобразивь синяго мальчика верхомъ на синей лошади и синихъ собакъ, я не зналъ навврное, можно

ли нарисовать синяго зайца, и побъжаль къ папа въ кабинеть посовътоваться объ этомъ. Папа читаль что-то и на вопросъ мой: «Бываютъ ли синіе зайцы?» не поднимая головы, отвъчаль: «Бываютъ, мой другь, бываютъ». Возвратившись къ круглому столу, я изобразилъ синяго зайца, потомъ нашелъ нужнымъ передълать изъ синяго зайца кустъ. Кустъ тоже мнъ не понравился; я сдълалъ изъ него дерево, изъ дерева— скирдъ, изъ скирда—облако и, наконецъ, такъ испачкалъ всю бумагу синею краской, что съ досады разорвалъ ее и пошелъ дремать на вольтеровское кресло.

Матап играла второй концерть Фильда—своего учителя. Я дремаль, и въ моемъ воображении возникали какія-то легкія, свътлыя и прозрачныя воспоминанія. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминаль что-то грустное, тяжелое и мрачное. Матап часто играла эти двъ пьесы, поэтому я очень хорото помню чувство, которое онъ во мнъ возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминанія; но воспоминанія чего? казалось, что вспоминаеть то, чего никогда не было.

Противъ меня была дверь въ кабинетъ, и я видълъ, какъ туда вошли Яковъ и еще какіе-то люди въ кафтанахъ и съ бородами. Дверь тотчасъ затворилась за ними. «Ну, начались занятія», подумаль я. Мнѣ казалось, что важнѣе тѣхъ дѣлъ, которыя дѣлались въ кабинетѣ, ничего въ мірѣ быть не могло; въ этой мысли подтверждало меня еще то, что къ дверямъ кабинета подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочкахъ; оттуда же былъ слышенъ громкій голосъ папа и занахъ сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекалъ. Впросонкахъ меня вдругъ поразилъ очень знакомый скрппъ сапогъ въ офиціантской. Карлъ Иванычъ на цыпочкахъ, но съ лицомъ мрачнымъ и рѣшительнымъ, съ какими-то занисками въ рукѣ, подошелъ къ двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Какъ бы не случплось какого-нибудь несчастія, — подумаль я. — Карлъ Иванычъ разсержень; онъ на все готовъ...»

Я опять задремаль.

Однако несчастія никакого не случилось; черезъ часъ времени меня разбудиль тотъ же скрипъ сапогъ. Карлъ Иванычъ, утирая платкомъ слезы, которыя я замѣтилъ на его щекахъ, вышелъ изъ двери и, бормоча что-то себѣ подъ носъ, пошелъ наверхъ. Вслѣдъ за нимъ вышелъ папа и вошелъ въ гостиную.

- Знаешь, что я сейчась рышиль?—сказаль онь веселымь голосомь, положивь руку на плечо maman.
  - Что, мой другь?
- Я беру Карла Иваныча съ дътьми. Мъсто въ бричкъ есть. Они къ нему привыкли, и онъ къ нимъ, кажется, точно привязанъ; а 700 рублей въ годъ никакого счета не дълаютъ, et puis au fond c'est un très bon diable 1).

Я никакъ не могъ постигнуть, зачъмъ папа бранитъ Карла Иваныча.

- Я очень рада,—сказала maman,—за дътей, за него: онъ славный старикъ.
- Если бы ты видёла, какъ онъ былъ тронутъ, когда я ему сказалъ, чтобы онъ оставилъ эти 500 рублей въ видё подарка... но что забавнёе всего это счетъ, который онъ принесъ мнё. Это стоитъ посмотрёть, прибавилъ онъ съ улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Иваныча: прелесть!

Воть содержание этой записки:

«Длье дътей два удочка—76 копекъ.

«Цвътной бумага, золотой коемочка, клестиръ и болванъ для коробочка, въ подаркахъ—6 р. 55 к.

«Книга, и лукъ подарка дътьямъ—8 р. 16 к.

«Панталонъ Николаю—4 рубли.

«Объщаны Петромъ Александровичь изъ Москву въ 18.. году золотые часы въ 140 рублей.

«Итого слѣдуетъ получить Карлу Мауеру кромѣ жалованію—159 рублей 79 копекъ».

Прочтя эту записку, въ которой Карлъ Иванычъ требуетъ, чтобы ему заплатили всё деньги, издержанныя имъ на подарки, и даже заплатили бы за объщанный подарокъ, всякій подумаеть, что Карлъ Иванычъ больше ничего, какъ безчувственный и корыстолюбивый себялюбецъ,—и всякій ошибется.

Войдя въ кабинетъ съ записками въ рукъ и съ приготовленною ръчью въ головъ, онъ намъревался красноръчиво изложить предъ папа всъ несправедливости, претерпънныя имъ въ нашемъ домъ; но когда опъ пачалъ говорить тъмъ же трогательнымъ голосомъ и съ тъми же чувствительными интонаціями, съ которыми онъ обыкновенно диктовалъ намъ, его красноръчіе по-

<sup>1)</sup> И потомъ въ сущности (по существу) это очень хорошій челов'вкъ.

дъйствовало сильнъе всего на него самого; такъ что, дойдя до того мъста, въ которомъ онъ говорилъ: «какъ ни грустно мнъ будетъ разстаться съ дътьми», онъ совсъмъ сбился, голосъ его задрожалъ и онъ принужденъ былъ достать изъ кармана клътчатый платокъ.

— Да, Петръ Александрычъ, — сказалъ онъ сквозь слезы (этого мъста совсъмъ не было въ приготовленной ръчи), — я такъ привыкъ къ дътямъ, что не знаю, что буду дълать безъ нихъ. Лучше я безъ жалованья буду служить вамъ, — прибавилъ онъ, одною рукой утирая слезы, а другой подавая счетъ.

Что Карть Иванычь въ эту минуту говорилъ искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но какимъ образомъ согласовался счетъ съ его словами, остается для меня тайной.

— Если вамъ грустно, то мнѣ было бы еще грустнѣе разстаться съ вами,—сказалъ папа, потрепавъ его по плечу; я теперь раздумалъ.

Незадолго передъ ужиномъ въ комнату вошелъ Гриша. Онъ съ самаго того времени, какъ вошелъ въ нашъ домъ, не переставалъ вздыхать и плакать, что, по мнѣнію тѣхъ, которые вѣрили въ его способность предсказывать, предвѣщало какуюнибудь бѣду нашему дому. Онъ сталъ прощаться и сказалъ, что завтра утромъ пойдетъ дальше. Я подмигнулъ Володѣ и вышелъ въ дверь.

- Что?
- Если хотите посмотръть Гришины вериги, то пойдемте сейчасъ на мужской верхъ—Гриша спить во второй комнать—въ чуланъ прекрасно можно сидъть, и мы все увидимъ.
  - Отлично! Подожди здёсь: я позову дёвочекъ.

Дѣвочки выбѣжали, и мы отправились наверхъ. Не безъ спора рѣшивъ, кому первому войти въ темный чуланъ, мы усѣлись и стали ждать.

### X.

# Гриша.

Намъ всёмъ было жутко въ темнотё; мы жались одинъ къ другому и ничего не говорили. Почти вслёдъ за нами тихими шагами вошелъ Гриша. Въ одной рукъ онъ держалъ свой посохъ, въ другой—сальную свъчку въ мёдномъ подсвъчникъ. Мы не переводили дыханія.

— Господи Іисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому Духу...—вдыхая въ себя воздухъ, твердилъ онъ, съ различными интонаціями и сокращеніями, свойственными только тѣмъ, которые часто повторяють эти слова.

Съ молитвой поставивъ свой посохъ въ уголъ и осмотрѣвъ постель, онъ сталъ раздѣваться. Распоясавъ свой старенькій черный кушакъ, онъ медленно снялъ изорванный нанковый зипунъ, тщательно сложилъ его и повѣсилъ на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, какъ обыкновенно, торопливости и тупоумія, напротивъ, онъ былъ спокоенъ, задумчивъ и даже величавъ. Движенія его были медленны и обдуманны.

Оставшись въ одномъ бёльё, онъ тихо опустился на кровать, окрестилъ ее со всёхъ сторонъ и, какъ видно было, съ усиліемъ—потому что поморщился—поправилъ подъ рубашкой вериги. Посидёвъ немного и заботливо осмотрёвъ порванное въ нёкоторыхъ мёстахъ бёлье, онъ всталъ, съ молитвой поднялъ свёчу въ уровень съ кивотомъ, въ которомъ стояло нёсколько образовъ, перекрестился на нихъ и перевернулъ свёчу огнемъ внизъ. Она съ трескомъ потухла.

Въ окна, обращенныя въ лѣсъ, ударяла почти полная луна. Длинная бѣлая фигура юродиваго съ одной стороны была освѣщена блѣдными, серебристыми лучами мѣсяца, съ другой—черною тѣнью, и вмѣстѣ съ тѣнями отъ рамъ, падала на полъ, стѣны и доставала до потолка. На дворѣ караульщикъ стучалъ въ мѣдную доску.

Сложивъ свои огромныя руки на груди, опустивъ голову и безпрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоялъ предъ иконами, потомъ съ трудомъ опустился на колѣни и сталъ молиться.

Сначала онъ тихо говорилъ извъстныя молитвы, ударяя только на нъкоторыя слова, потомъ повторилъ ихъ, но громче и съ большимъ одушевленіемъ. Онъ началъ говорить свои слова, съ замътнымъ усиліемъ стараясь выражаться по-славянски. Слова его были не складны, но трогательны. Онъ молился о всъхъ благодътеляхъ своихъ (такъ онъ называлъ тъхъ, которые принимали его), въ томъ числъ о матушкъ, о насъ, молился о себъ, просилъ, чтобы Богъ простилъ ему его тяжкіе гръхи, твердилъ: «Боже, прости врагамъ моимъ», кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще тъ же слова, припадаль къ землъ и опять поднимался,

несмотря на тяжесть веригъ, которым издавали сухой рёзкій звукъ, ударяясь о землю.

Володя ущипнуль меня очень больно за ногу; по я даже не оглянулся: потерь только рукой то мъсто и продолжаль съ чувствомъ дътскаго удивленія, жалости и благоговънія слъдить за всъми движеніями и словами Гриши.

Вмѣсто веселья и смѣха, на которые я разсчитываль, входя въ чулань, я чувствоваль дрожь и замираніе сердца.

Долго еще находился Гриша въ этомъ положеніи религіознаго восторга и импровизироваль молитвы. То твердиль онъ нѣсколько разъ сряду: Господи помилуй, но каждый разъ съ новой силой и выраженіемъ; то говориль онъ: прости мя, Господи, научи мя, что творити... научи мя, что творити, Господи! съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ожидаль сейчасъ же отвъта на свои слова; то слышны были одни жалобныя рыданія... Онъ приподнялся на колѣни, сложиль руки на груди и замолкъ.

Я потихоньку высунуль голову изъ двери и не переводиль дыханія. Гриша не шевелился; изъ груди его вырывались тяжелые вздохи; въ мутномъ зрачкъ его кривого глаза, освъщеннаго луною, остановилась слеза.

— Да будеть воля Твоя! — вскричаль онъ вдругь съ неподражаемымь выраженіемь, упаль лбомь на землю и зарыдаль какъ ребенокъ.

Много воды утекло съ тъхъ поръ, много воспоминаній о быломъ потеряли для меня значеніе и стали смутными мечтами. даже и странникъ Гриша давно окончилъ свое послъднее странствованіе; но впечатльніе, которое онъ произвель на меня, и чувство, которое возбудилъ, никогда не умрутъ въ моей памяти.

О, великій христіанинъ Гриша! Твоя въра была такъ сильна, что ты чувствоваль близость Бога, твоя любовь такъ велика. что слова сами собой лились изъ устъ твоихъ, — ты ихъ не новърялъ разсудкомъ... И какую высокую хвалу принесъ Его величію, когда, не находя словъ, въ слезахъ повалился на землю!..

Чувство умиленія, съ которымъ я слушалъ Гришу, не могло долго продолжаться, во-первыхъ, потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторыхъ, потому, что я отсидѣлъ себѣ ноги, сидя на одномъ мѣстѣ, и мнѣ хотѣлось присоединиться къ общему шептанью и вознѣ, которыя слышались сзади меня въ

темномы чулань. Кто-то взяль меня за руки и шопотомы сказаль: чья это рука? Въ чулань было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шепталь мнь нады самымы ухомы, я тотчасы узналь Катеньку.

Совершенно безсознательно я схватиль руку въ коротенькихъ рукавчикахъ за локоть и припалъ къ ней губами. Катенька вёрно удивилась этому поступку и отдернула руку; этимъ движеніемъ она толкнула сломанный стулъ, стоявшій въ чуланѣ. Гриша поднялъ голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, сталъ крестить всё углы. Мы съ шумомъ и шопотомъ выбёжали изъ чулана.

#### XI.

#### Наталья Савишна.

Въ половинъ прошлаго столътія по дворамъ села Хабаровки бъгала въ затрапезномъ платъъ босоногая, но веселая, толстая и краснощекая дъвка Наташка. По заслугамъ и просьбъ отна ея, кларнетиста Саввы, дёдъ мой взялъ ее вверхъ — находиться въ числъ женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась въ этой должности кротостью нрава и усердіемъ. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этомъ новомъ поприщъ она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность къ молодой госпожъ. Но напудренная голова и чулки съ пряжками молодого, бойкаго офиціанта Фоки, им вшаго по службъ частыя сношенія съ Натальей, плънили ея грубое, но любящее сердце. Она даже сама ръшилась итти къ дъдушкъ просить позволенія выйти за Фоку замужь. Дъдушка приняль ея желаніе за неблагодарность, прогнъвался и сослаль бъдную Наталью въ наказаніе на скотный дворъ въ степную деревню. Черезъ шесть мъсяцевъ, однако, такъ какъ никто не могъ замънить Наталью, она была возвращена въ дворъ и въ прежнюю должность. Возвратившись въ затрапезкъ изъ изгнанія, она явилась къ дёдушкё, упала ему въ ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И дъйствительно, она сдержала свое слово.

Съ тъхъ поръ Наташка сдълалась Натальей Савишной и надъла чепецъ; весь запасъ любви, который въ ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подлѣ матушки замѣнила ее гувернантка, она получила ключи отъ кладовой, и ей на руки сданы были бѣлье и вся провизія. Всѣ обязанности эти она исполняла съ тѣмъ же усердіемъ и любовью. Она вся жила въ барскомъ добрѣ, во всемъ видѣла трату, порчу и расхищеніе и всѣми средствами старалась противодѣйствовать.

Когда татап вышла замужъ, желая чемъ-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ея двадцатильтніе труды и привязанность, она позвала ее къ себъ и, выразивъ въ самыхъ лестныхъ словахъ всю свою къ ней признательность и любовь, вручила ей листь гербовой бумаги, на которомъ была написана вольная Натальъ Савишнъ, и сказала, что, несмотря на то, будеть ли она или неть продолжать служить въ нашемъ доме, она всегда будеть получать ежегодную пенсію въ 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потомъ, взявъ въ руки документь, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбъжала изъ комнаты, хлопнувъ дверью. Не понимая причины такого страннаго поступка, таман немного погодя вошла въ комнату Натальи Савишны. Она сидъла съ заплаканными глазами на сундукъ, перебирая пальцами носовой платокъ, и пристально смотръла на валявшіеся на полу перель ней клочки изорванной вольной.

- Что съ вами, голубушка Наталья Савишна? спросила maman, взявъ ее за руку.
- Ничего, матушка, отвъчала она, должно-быть, я вамъ чъмъ-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что жъ, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь отъ слезъ, хотъла уйти изъ комнаты. Матап удержала ее, обняла и онъ объ расплакались.

Съ тъхъ поръ, какъ я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ея любовь и ласки; но теперь только умъю цънить ихъ, — тогда же мнъ и въ голову не приходило, какое ръдкое, чудесное созданіе была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себъ — вся жизнь ея была любовь и самопожертвованіе. Я такъ привыкъ къ ея безкорыстной, нъжной любви къ намъ, что не воображалъ, чтобы это могло быть иначе, нисколько не былъ благодаренъ ей и никогда не задавалъ себъ вопросовъ: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, подъ предлогомъ необходимой надобности. прибъжишь отъ урока въ ея комнату, усяденься и начинаешь мечтать вслухъ, нисколько не стъсняясь ея присутствіемъ. Всегда она бывала чёмъ-нибудь занята: или вязала чулокъ, или записывала бёлье, и, слушая всякій вздоръ, который я говориль, какъ «когда я буду генераломъ, я женюсь на чудесной красавицъ, куплю себъ рыжую лошадь, построю стеклянный домъ и вы-пишу родныхъ Карла Иваныча изъ Саксоніи» и т. д., она приговаривала: «да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставаль и собирался уходить, она отворяла голубой сундукъ, вставать и соопрался уходить, она отворята голуооп сундукь, на крышкѣ котораго снутри—какъ теперь помню—были на-клеены: крашеное изображеніе какого-то гусара, картинка съ помадной баночки и рисунокъ Володи, вынимала изъ этого сун-дука куренье, зажигала его и, помахивая, говорила: — Это, батюшка, еще очаковское куренье. Когда вашъ по-койный дѣдушка — царство небесное — подъ турку ходили,

такъ оттуда еще привезли. Вотъ ужъ последній кусочекъ остался, - прибавляла она со вздохомъ.

Въ сундукахъ, которыми была наполнена ея комната, было ръшительно все. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «надо спросить у Натальи Савишны», и дъйствительно, порывшись немного, она находила требуемый предметь и говаривала: «вотъ и хорошо, что припрятала». Въ сундукахъ этихъ были тысячи такихъ предметовъ, о которыхъ никто въ домѣ, кромъ ея, не зналъ и не заботился.

Одинъ разъ я на нее разсердился. Вотъ какъ это было. За объдомъ, наливая себъ квасу, я уронилъ графинъ и облилъ скатерть.

- Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, —сказала татап.

Наталья Савишна вошла и, увидавъ лужу, которую я сдълалъ, покачала головой; потомъ maman сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

Посять объда я въ самомъ веселомъ расположении духа, припрыгивая, отправился въ залу, какъ вдругъ изъ-за двери выскочила Наталья Савишна, со скатертью въ рукъ, поймала меня, и, несмотря на отчаянное сопротивленіе съ моей стороны, на-чала тереть меня мокрымъ по лицу, приговаривая: «не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня это такъ обидъло, что я разревълся отъ злости.

Какъ!—говорилъ я самъ сео́в, прохаживансь по залѣ и захлебываясь отъ слезъ, — Наталья Савишна, просто Наталья, говоритъ мню ты еще быетъ меня по лицу мокрою скатертью, какъ двороваго мальчишку. Нѣтъ, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустиль нюни, она тотчась же убъжала, а я, продолжая прохаживаться, разсуждаль о томъ, какъ бы отплатить дерзкой *Натальт* за нанесенное мив оскорбленіе.

Черезъ нъсколько минутъ Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко миъ и начала увъщавать:

— Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня дуру... я виновата... ужъ вы меня простите, мой голубчикъ..-вотъ вамъ.

Она вынула изъ-подъ платка корнетъ, сдѣланный изъ красной бумаги, въ которомъ были двѣ карамельки и одна винная ягода, и дрожащею рукой подала его мнѣ. У меня недоставало силъ взглянуть въ лицо доброй старушкѣ; я, отвернувшись, принялъ подарокъ, и слезы потекли еще обильнѣе, но уже не отъ злости, а отъ любви и стыда.

#### XII.

## Разпука.

На другой день послѣ описанныхъ мною происше́ствій, въ двѣнадцатомъ часу утра, коляска и бричка стояли у подъѣзда. Николай былъ одѣтъ по-дорожному, то-есть штаны были всунуты въ сапоги, и старый сюртукъ туго-натуго подпоясанъ кушакомъ. Онъ стоялъ въ бричкѣ и укладывалъ шинели и подушки подъ сидѣнье; когда оно ему казалось высоко, онъ садился на подушки и, припрыгивая, обминалъ ихъ.

- Сдълайте божескую милость, Николай Дмитричь, нельзя ли къ вамъ будетъ баринову щикатулку положить, —сказалъ запыхавшійся камердинеръ папа, высовываясь изъ коляски:—она маленькая...
- Вы бы прежде говорили, Михей Ивановичъ, отвъчаль Николай скороговоркой и съ досадой, изо всъхъ силь бросая какой-то узелокъ на дно брички. Ей-Богу, голова и такъ кругомъ идетъ, а тутъ еще вы съ вашими щикатулками, прибавилъ онъ. приподнявъ фуражку и утирая съ загорълаго лба крупныя капли пота.

Дворовые мужчины въ сюртукахъ, кафтанахъ, рубашкахъ, безъ шапокъ, женщины въ затрапезахъ, полосатыхъ платкахъ, съ дътьми на рукахъ, и босоногіе ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажи и разговаривали между собою. Одинъ изъ ямщиковъ—сгорбленный старикъ въ зимней шанкъ и армякъ—держаль въ рукъ дышло коляски, потрогивалъ его и глубокомысленно посматривалъ на ходъ; другой—видный молодой парень, въ одной бълой рубахъ съ кумачевыми ластовицами, въ черной поярковой шляпъ черепейникомъ, которую онъ, почесывая свои бълокурые кудри, сбивалъ то на одно, то на другое ухо, -- положилъ свой армякъ на козлы, закинулъ туда же вожжи и, постегивая илетенымъ кнутикомъ, посматривалъ то на свои сапоги, то на кучеровъ, которые мазали бричку. Одинъ изъ нихъ, натужившись, держалъ подъемъ; другой, нагнувшись надъ колесомъ, тщательно мазаль ось и втулку-даже, чтобы не пропадаль остальной на помазкъ деготь, мазнуль имъ снизу по кругу. Почтовыя, разно-мастныя, разбитыя лошади стояли у ръшетки и отмахивались отъ мухъ хвостами. Однъ изъ нихъ, выставляя свои косматыя, оплывшія ноги, жмурили глаза и дремали; другія отъ скуки чесали другь друга или щипали листья и стебли жесткаго темно-зеленаго папоротника, который росъ подлъ крыльца. Нъсколько борзыхъ собакъ — однъ тяжело дышали, лежа на солнцъ, другія въ тъни ходили подъ коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всемъ воздухъ была какая-то пыльная мгла, горизонтъ былъ съро-лиловаго цвъта; но ни одной тучки не было на небъ. Сильный западный вътеръ поднималъ столбами пыль съ дорогъ и полей, гнулъ макушки высокихъ липъ и березъ сада и далеко относиль падавшіе желтые листья. Я сидель у окна и съ нетеривніемъ ожидалъ окончанія всёхъ приготовленій.

Когда всё собрались въ гостиной около круглаго стола, чтобы въ послёдній разъ провести нёсколько минуть вмёстё, мнё и въ голову не приходило, какая грустная минута предстоить намъ. Самыя пустыя мысли бродили въ моей голове. Я задаваль себё вопросы: какой ямщикъ поёдеть въ бричке и какой въ коляске? кто поёдеть съ папа, кто съ Карломъ Иванычемъ? и для чего непремённо хотять меня укутать въ шарфъ и ваточную чуйку?

«Что я за нѣженка? авось не замерзну. Хоть бы поскорѣе это все кончилось: състь бы и ъхать».

- Кому прикажете записку о дётскомъ бёльё отдать? сказала вошедшая съ заплаканными глазами и съ запиской въ рукё Наталья Савишна, обращаясь къ татап.
- Николаю отдайте, да приходите же послѣ съ дѣтьми проститься.

Старушка хотъла что-то сказать, но вдругъ остановилась, закрыла лицо платкомъ и, махнувъ рукою, вышла изъ комнаты. У меня немного защемило въ сердцѣ, когда я увидаль это движеніе, но нетериѣніе ѣхать было сильнѣе этого чувства, и я продолжалъ совершенно равнодушно слушать разговорь отца съ матушкой. Они говорили о вещахъ, которыя замѣтно не интересовали ни того ни другого: что нужно купить для дома? что сказать княжнѣ Sophie и madame Julie? и хороша ли будетъ дорога?

Вошель Фока и точно тёмь же голосомь, которымь онь докладываль «кушать готово», остановившись у притолоки, сказаль: «лошади готовы». Я замётиль, что тама вздрогнула и поблёднёла при этомъ извёстіи, какъ будто оно было для нея неожиданно.

Фокъ приказано было затворить всъ двери въ комнатъ. Меня это очень забавляло, «какъ будто всъ спрятались отъ когонибудь».

Когда всё сёли, Фока тоже присёлъ на кончикъ стула, но только что онъ это сдёлалъ, дверь скрипнула и всё оглянулись. Въ комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глазъ, пріютилась около двери на одномъ стулъ съ Фокой. Какъ теперь вижу я плъшивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку въ чепцъ, изъ-подъ котораго виднъются съдые волосы. Они жмутся на одномъ стулъ и имъ обоимъ неловко.

Я продолжаль быть беззаботень и нетеривливь. Десять секундь, которыя просидвли съ закрытыми дверьми, показались мнъ за цвлый часъ. Наконець всв встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обняль татап и нъсколько разъ поцвловаль ее.

- Полно, мой дружокъ, —сказалъ папа, —въдь не навъкъ разстаемся.
- Все-таки грустно! сказала maman дрожащимъ отъ слезъ голосомъ.

Когда я услыхаль этоть голось, увидаль ея дрожащія губы и глаза, полные слезь, я забыль про все и мий такь стало грустно, больно и страшно, что хотёлось бы лучше убёжать, чёмь прощаться сь нею. Я поняль въ эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась съ нами.

Она столько разъ принималась цёловать и крестить Володю, что—полагая, что она теперь обратится ко мнё,—я совался впередъ; но она еще и еще благословляла его и прижимала къ груди. Наконецъ я обнялъ ее и, прильнувъ къ ней, плакалъ, ни о чемъ не думая, кромё своего горя.

Когда мы пошли садиться, въ передней приступила прощаться докучная дворня. Ихъ «пожалуйте ручку-съ», звучные поцёлуи въ плечико и запахъ сала отъ ихъ головъ возбудили во мнѣ чувство, самое близкое къ отвращенію у людей раздражительныхъ. Подъ вліяніемъ этого чувства я чрезвычайно холодно поцёловалъ въ чепецъ Наталью Савишну, когда она, вся въ слезахъ, прощалась со мною.

Странно то, что я какъ теперь вижу лица дворовыхъ и могъ бы нарисовать ихъ со всёми мельчайшими подробностями, но лицо и положеніе тата рёшительно ускользають изъ моего воображенія: можетъ-быть, отъ того, что во все это время я ни разу не могъ собраться съ духомъ взглянуть на нее. Мнё казалось, что если бы я это сдёлалъ, ея и моя горесть должны бы были дойти до невозможныхъ предёловъ.

Я бросился прежде всёхъ въ коляску и усёлся на заднемъ мъстъ. За поднятымъ верхомъ я ничего не могъ видёть, но какой-то инстинктъ говорилъ миъ, что maman еще здъсь.

«Посмотрѣть ли на нее еще, или нѣть?.. Ну, въ послѣдній разъ!» сказаль я самь себѣ и высунулся изъ коляски къ крыльцу. Въ это время татап, съ тою же мыслью, подошла съ противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхавъ ея голосъ сзади себя, я повернулся къ ней, но такъ быстро, что мы стукнулись головами; она грустно улыбнулась и крѣпко, крѣпко поцѣловала меня въ послѣдній разъ.

Когда мы отъёхали нёсколько саженъ, я рёшился взглянуть на нее. Вттеръ поднималъ голубенькую косыночку, которою была повязана ея голова; опустивъ голову и закрывъ лицо руками, она медленно всходила на крыльцо. Фока поддерживалъ ее.

Папа сидъть со мной рядомь и ничего не говориль; я же захлебывался отъ слезъ, и что-то такъ давило мнё въ горлё, что я боялся задохнуться... Выёхавъ на большую дорогу, мы увидали бёлый платокъ, которымъ кто-то махалъ съ балкона. Я сталъ махать своимъ, и это движеніе немного успокоило меня. Я продолжалъ плакать, и мысль, что слезы мои доказываютъ мою чувствительность, доставляла мнё удовольствіе и отраду.

Отъбхавъ съ версту, я усблся поспокойное и съ упорнымъ вниманіемь сталь смотрёть на ближайшій предметь передъ глазами -- заднюю часть пристяжной, которая бъжала съ моей стороны. Смотрълъ я, какъ махала хвостомъ эта пъгая пристяжная, какъ забивала она одну ногу о другую, какъ доставалъ по ней плетеный кнуть ямщика, и ноги начинали прыгать вмъстъ; смотръль, какъ прыгала на ней шлея и на шлеъ кольца, и смотръль до тъхъ поръ, покуда эта шлея покрылась около хвоста мыломъ. Я сталъ смотръть кругомъ: на волнующіяся поля спълой ржи, на темный паръ, на которомъ кое-гдъ виднълись соха, мужикъ, лошадь съ жеребенкомъ, на верстовые столбы, заглянуль даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщикъ съ нами вдеть; и еще лицо мое не просохло отъ слезъ, какъ мысли мон были далеко отъ матери, съ которой я разстался. можетъ-быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мыслы о ней. Я вспомниль о грибъ, который нашель наканунъ въ березовой аллеъ, вспомнилъ о томъ, какъ Любочка съ Катенькой поспорили-кому сорвать его, вспомниль и о томъ. какъ онъ плакали, прощаясь съ нами.

Жалко ихъ! и Наталью Савишну жалко, и березовую аллею, п Фоку жалко! Даже злую Мими—и ту жалко. Все, все жалко! а бъдную maman? И слезы опять навертывались на глаза, но не надолго.

## XIII.

### Д втство.

Счастливая, счастливая, невозвратная пора дётства! Какъ не любить, не лелёять воспоминаній о ней? Воспоминанія эти освёжають, возвышають мою душу и служать для меня источникомь лучшихь наслажденій.

Набъгавшись досыта, сидишь, бывало, за чайнымъ столомъ на своемъ высокомъ креслицъ; уже поздно, давно выпилъ свою чашку молока съ сахаромъ, сонъ смыкаетъ глаза, но не трогаешься съ мъста, сидишь и слушаешь. И какъ не слушать? такъ привътливы. Одни звуки эти такъ много говорятъ моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ея лицо, и вдругъ она сдълалась вся маленькая, маленькая—лицо ея не больше пуговки; но оно мнъ все такъ же ясно видно; вижу, какъ она взглянула на меня и какъ улыбнулась. Мнъ нравится видъть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она дълается не больше тъхъ мальчковъ, которые бываютъ въ зрачкахъ; но я пошевелился—и очарованіе разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, съ ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

- Ты опять заснешь, Николенька,—говорить мив maman:—ты бы лучше шель наверхъ.
- Я не хочу спать, мамаша, отвътишь ей, и неясныя, но сладкія грезы наполняють воображеніе, здоровый дътскій сонь смыкаеть въки, и черезь минуту забудешься и спишь до тъхъ поръ, пока не разбудять. Чувствуещь, бывало, впросонкахъ, что чья-то нъжная рука трогаеть тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее и еще во снъ невольно схватишь эту руку и кръпко, кръпко прижмешь ее къ губамъ.

Вст уже разошлись; одна свъча горить въ гостиной; maman сказала, что она сама разбудить меня; это она присъла на кресло, на которомъ я сплю, своей чудесной нъжной ручкой провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучить милый знакомый голосъ:

— Вставай, моя душечка: пора итти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стъсняють ее: она не боится излить на меня всю свою нъжность и любовь. Я не шевелюсь, но еще кръпче цълую ея руку.

— Вставай же, мой ангель.

Она другой рукой береть меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и щекотять меня. Въ комнатъ тихо, полутемно; нервы мон возбуждены щекоткой и пробужденіемъ; мамаша сидить подлъ

самого меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижаться къ ея груди и, задыхаясь, сказать:

- Ахъ, милая, милая мамаша, какъ я тебя люблю! Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, береть объими руками мою голову, цълуеть меня въ лобъ и кладетъ къ себъ на колъни.
- Такъ ты меня очень любищь?—Она молчить съ минуту, потомъ говорить:—Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будеть твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нъжнъе цълуетъ меня.

— Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя!—вскрикиваю я, цёлуя ея колёни, и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ,—слезы любви и восторга.

Послѣ этого, какъ, бывало, придешь наверхъ и станешь предъ иконами въ своемъ ваточномъ халатцѣ, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: спаси, Господи, папеньку и маменьку. Повторяя молитвы, которыя въ первый разъ лепетали дѣтскія уста моп за любимою матерью, любовь къ ней и любовь къ Богу какъ-то странно сливались въ одно чувство.

Послѣ молитвы завернешься, бывало, въ одѣяльце; на душѣ легко, свътло и отрадно; однъ мечты гонять другія, — но о чемъ онъ? Онъ неуловимы, но исполнены чистою любовью и надеждами на свътлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карлъ Иванычт и его горькой участи — единственномъ человъкъ, котораго я зналъ несчастливымъ, - и такъ жалко станетъ, такъ полюбить его, что слезы потекуть изъ глазъ, и думаеть: дай Богъ ему счастія, дай мнв возможность помочь ему, облегчить его горе; я вевмъ готовъ для него пожертвовать. Потомъ любимую фарфоровую игрушку—зайчика или собачку—уткнешь въ уголъ пуховой подушки и любуещься, какъ хорошо, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помолишься о томъ, чтобы далъ Богъ счастье всёмъ, чтобы всё были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, смъщаются и уснешь тихо, спокойно, еще съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ.

Вернутся ли когда-нибудь та свёжесть, беззаботность, потребность любви и сила вёры, которыми обладаеть въ дётствё?

Какое время можетъ быть лучше того, когда двъ лучшія добродьтели — невинная веселость и безпредъльная потребность въ любви — были единственными побужденіями въ жизни.

Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучшій дарь — тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталь ангель-утѣшитель, съ улыбкой утираль слезы эти и навѣваль сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію.

Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?

Л. Толстой.



Бабущкинъ садъ.

В. Д. Полинова.

## Д ѣ т в о р а.

Напы, мамы и тети Нади пътъ дома. Опи увхали на крестины къ тому старому офицеру, который вздить на маленькой сврой лошали. Въ ожидании ихъ возвращения, Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркинь сынъ Андрей сидять въ столовой за объденнымъ столомъ и играють въ лого. Говоря по совъсти, имъ пора уже спать; но развъ можно уснуть, не узнавъ отъ мамы, какой на крестинахъ былъ ребеночекъ и что подавали за ужиномъ? Столъ, освъщенный висячей лампой, пестритъ цифрами, орвховой скордуной, бумажками и стеклышками. Петель каждымъ изъ играющихъ лежатъ по двъ карты и по кучкъ стеклышекъ для покрышки цифрь. Посреди стола бълъеть блюдечко съ пятью копесчными монетами. Воздъ блюдечка недовленное яблоко, ножницы и тарелка, въ которую приказано класть оржховую скорлупу. Играють дъти на деньги. Ставка — копейка. Условіе: если кто смошенничаеть, того немедленно вонь. Въ столовой, кром'й играющихъ, нътъ никого. Няня Агаоья Ивановна сидитъ внизу въ кухит и учитъ тамъ кухарку кроить, а старшій братъ Вася, ученикъ У класса, лежитъ въ гостиной на диванъ и скучаетъ.

Пграють съ азартомъ. Самый большой азарть написанъ на лицъ Гриши. Это маленькій, девятильтній мальчикъ съ догола стриженой головой, пухлыми щеками и съ жирными, какъ у негра, губами. Онъ уже учится въ приготовительномъ классъ. а потому считается большимъ и самымъ умнымъ. Пграетъ онъ исключительно изъ-за денегь. Не будь на блюдечкъ конеекъ онь давно бы уже спаль. Его каріе глазки безпокойно и ревниво бъгають по картамъ партнеровъ. Страхъ, что онъ можетъ не выиграть, зависть и финансовыя соображенія, наполняющія его стриженую голову, не дають ему сидъть покойно, сосредоточиться. Вертится онъ, какъ на пголкахъ. Выигравъ, онъ съ жадностью хватаетъ деньги и тотчасъ же прячетъ ихъ въ карманъ. Сестра его Аня, дъвочка лътъ восьми, съ острымъ подбородкомъ и умными, блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграль. Она красичеть, блюдиветь и зорко слъдить за игроками. Копейки ее не интересують. Счастье въ игръ для нея вопросъ самолюбія. Другая сестра, Соня, дъвочка

шести авть, съ кудрявой головкой и съ цветомъ лица, какъ бываеть только у очень здоровыхъ дътей, у дорогихъ куколъ и на бонбоньеркахъ, играетъ въ лото ради процесса игры. По лицу ся разлито умиленіе. Кто бы ни выиграль, она одинаково хохочеть и хлопаеть въ ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузикъ, пыхтитъ, сопитъ и пучитъ глаза на карты. У него ни корыстолюбія ни самолюбія. Не гоняють изъ-за стола, не укладывають спать — и на томъ спасибо. По виду онъ флегма. но въ душт порядочная бестія. Стль онь не только для лото, сколько ради недоразумвній, которыя неизбвжны при игрв. Ужасно ему пріятно, если кто ударить или обругаеть кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбъгать, но онъ не выходить изъ-за стола ни на минуту, боясь, чтобъ безъ него не похитили его стеклышекъ и конеекъ. Такъ какъ онъ знаетъ однъ только единицы и тъ числа, которыя оканчиваются нулями, то за него покрываетъ цифры Аня. Пятый партнеръ, кухаркинъ сынъ Андрей, черномазый, бользненный мальчикъ въ ситпевой рубашкъ и съ мъднымъ крестикомъ на груди, стоитъ неподвижно и мечтательно глядить на цифры. Къ выигрышу и къ чужимъ успъхамъ онъ относится безучастно, потому что весь погруженъ въ ариометику игры, въ ея несложную философію: сколько на этомъ свътъ разныхъ цифръ, и какъ это онъ не перепутаются!

Выкрикивають числа всё по очереди, кромё Сони и Алеши. Въ виду однообразія чисель, практика выработала много терминовъ и смёхотворныхъ прозвищъ. Такъ, семь у игроковъ называется кочережкой, одиннадцать — палочками, семьдесять семь — Семенъ Семенычемъ, девяносто — дёдушкой и т. д. Игра идеть бойко.

— Тридцать два! — кричить Гриша, вытаскивая изъ отцовской шапки желтые цилиндрики. — Семнадцать! Кочережка! Двадцать восемь — сёно косимь!

Аня видить, что Андрей прозъваль 28. Въ другое время она указала бы ему на это; теперь же, когда на блюдечкъ вмъстъ съ копейкой лежитъ ея самолюбіе, она торжествуетъ.

- Двадцать три!— продолжаеть Гриша.— Семенъ Семены! Девять!
- Прусакъ, прусакъ!—вскрикиваетъ Соня, указывая на прусака, бътущаго черезъ столъ. Ай!

— Не бей его, — говорить басомъ Алеша. — У него, можетыбыть, есть пъти...

Соня провожаеть глазами прусака и думаеть о его дътяхь: какіе это, должно-быть, маленькіе прусачата!

— Сорокъ три! Одинъ!—продолжаетъ Гриша, страдая отъ мысли, что у Ани уже двъ катерны. — Шесть!
— Партія! У меня партія! — кричитъ Соня, кокетливо за-

катывая глаза и хохоча.

У партнеровъ вытягиваются физіопоміи.

— Провърить! — говорить Гриша, съ ненавистью глядя на Соню.

На правахъ большого и самаго умнаго Гриша забраль себъ ръшающій голосъ. Что онъ хочеть, то и дълаеть. Долго и тщательно провъряють Соню, и, къ великому сожальнию ея партнеровъ, оказывается, что она не смошенничала. Начинается слъдующая партія.

— А что я вчера видъла! — говорить Аня, какъ бы про себя. — Филиппъ Филиппычъ заворотилъ какъ-то въки, и у него сдълались глаза красные, страшные, какъ у нечистаго духа.

 Я тоже видълъ, — говоритъ Гриша. — Восемь! А у насъ ученикъ умъетъ ущами двигать. Двадцать семь!

Андрей поднимаеть глаза на Гришу, думаеть и говорить:

— И я умъю ушами шевелить...

— А ну-ка, пошевели!

Андрей шевелить глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходять въ движение. Всеобщий смъхъ.

— Партія! — вскрикиваеть вдругь Гриша, хватая съ блюдечка деньги. — У меня партія! Провъряйте, если хотите!

Кухаркинъ сынъ поднимаетъ глаза и блёднеетъ.

- Мнв, значить, ужь больше нельзя играть, шепчеть онъ
- Почему?
- Потому что... потому что у меня больше денегь нѣть. Безъ денегъ нельзя! говоритъ Гриша.

Андрей на всякій случай еще разъ роется въ карманахъ. Не найдя въ нихъ ничего, кромъ крошекъ и искусаннаго карандашика, онъ кривитъ ротъ и начинаетъ страдальчески мигать глазами. Сейчасъ онъ заплачеть...

— Я за тебя поставлю! — говорить Соня, не вынося его мученическаго взгляда.—Только смотри, отдашь посл. Деньги взносятся, и игра продолжается.

— Кажется, гдъ-то звоиятъ,—говоритъ Аня, дълая большіе глаза.

Вей перестають играть и, раскрывь рты, глядять на темное окно. За темнотой мелькаеть отражение ламиы.

- Это послышалось.
- Ночью только на кладбищъ звонять...—говорить Андрей.
- А зачъмъ тамъ звонять?
- --- Чтобъ разбойники въ церковь не забрались. Звона они боятся.
- A для чего разбойникамъ въ церковь забираться? спрашиваетъ Соня.
  - Извъстно для чего: сторожей поубивать!

Проходитъ минута молчанія. Всѣ переглядываются, вздрагиваютъ и продолжаютъ игру. На этотъ разъ выигрываетъ Андрей.

- Онъ смошенничалъ, баситъ ни съ того ни съ сего Алеша.
- Врешь, я не смошенничаль!

Андрей блъднъеть, кривить роть и хлопъ Алешу по головь! Алеша злобно таращить глаза, вскакиваеть, становится однимъ кольномь на столь и, въ свою очередь, — хлопъ Андрея по щекъ! Оба дають другь другу еще по одной пощечинъ и ревуть. Соня, не выносящая такихъ ужасовъ, тоже начинаетъ плакать, и столовая оглашается разноголосымъ ревомъ. Но не думайте, что игра отъ этого кончилась. Не проходитъ и пяти минутъ, какъ дъти опять хохочутъ и мирно бесъдуютъ. Лица заплаканы, но это не мъщаетъ имъ улыбаться. Алеша даже счастливъ: недоразумъніе было!

Въ столовую входить Вася, ученикъ У класса. Видъ у него

заспанный, разочарованный.

«Это возмутительно! — думаеть онъ, глядя, какъ Гриша ощупываеть карманъ, въ которомъ звякаютъ копейки. — Развъможно давать дътямъ деньги? И развъ можно позволять имъ играть въ азартныя игры? Хороша педагогія, нечего сказать. Возмутительно».

Но дёти играють такъ вкусно, что и у него самого является охота присосёдиться къ нимъ и попытать счастья.

- Погодите, и я сяду играть, говорить онъ.
- Ставь копейку!
- Сейчасъ, говоритъ онъ, роясь въ карманахъ. У меня конейки ивтъ, но вотъ есть рубль. Я ставлю рубль.
  - Нътъ, нътъ, нътъ... конейку ставь!

- Дураки вы. Вёдь рубль во всякомъ случаё дороже копейки,—объясняетъ гимназистъ.—Кто выиграетъ, тотъ мив сдачи дастъ.
  - Нъть, пожалуйста! Уходи!

Ученикъ V класса пожимаетъ плечами и идетъ въ кухню взять у прислуги мелочи. Въ кухнѣ не оказывается ни копейки.

— Въ такомъ случав размвняй мнв, — пристаеть онъ къ Гришв, придя изъ кухни. — Я тебв промвнъ заплачу. Не хочешь? Ну, продай мнв за рубль десятокъ копеекъ.

Гриша подозрительно косится на Васю: не подлогъ ли это какой-нибудь, не жульничество ли?

— Не хочу, — говорить онъ, держась за карманъ.

Вася начинаетъ выходить изъ себя, браниться, называя игроковъ болванами и чугунными мозгами.

- Вася, да я за тебя поставлю! говорить Соня. Садись! Гимназисть садится и кладеть передь собой двѣ карты. Аня начинаеть читать числа.
- Копейку уронилъ! заявляетъ вдругъ Гриша взволнованнымъ голосомъ. Постойте!

Снимаютъ лампу и лъзутъ подъ столъ искать копейку. Хватаютъ руками плевки, оръховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находятъ. Начинаютъ искать снова и ищутъ до тъхъ поръ, пока Вася не вырываетъ изъ рукъ Гриши лампу и не ставитъ ее на мъсто. Гриша продолжаетъ искать впотемкахъ.

Но вотъ, наконецъ, копейка найдена. Игроки садятся за столъ и хотятъ продолжать игру.

— Соня спить! — заявляеть Алеша.

Соня, положивъ кудрявую головку на руки, спитъ сладко, безмятежно и кръпко, словно она уснула часъ тому назадъ. Уснула она нечаянно, пока другіе искали копейку.

— Поди, на мамину постель ложись!— говорить Аня, уводя ее изъ столовой. — Иди!

Ее ведутъ всѣ гурьбой, и черезъ какія-нибудь пять минутъ мамина постель представляеть собой любопытное зрѣлище. Спитъ Соня. Возлѣ нея похранываетъ Алеща. Положивъ на ихъ ноги головы, спятъ Гриша и Аня. Тутъ же кстати заодно примостился и кухаркинъ сынъ Андрей. Возлѣ нихъ валяются копейки, потерявшія свою силу впредь до новой игры. Спокойной почи!

А. Чеховъ.

### Мальчики.

- Володя прівхаль! крикнуль кто-то на дворв.
- -- Володечка прівхали!—завопила Наталья, вбъгая въ столовую. — Ахъ, Боже мой!

Вся семья Королевыхъ, съ часу на часъ поджидавшая своего Володю, бросилась къ окнамъ. У подъёзда стояли широкія розвальни, и отъ тройки бёлыхъ лошадей шелъ густой туманъ. Сани были пусты, потому что Володя уже стоялъ въ сёняхъ и красными, озябшими пальцами развязывалъ башлыкъ. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на вискахъ были покрыты инеемъ, и весь онъ отъ головы до ногъ издавалъ такой вкусный морозный запахъ, что, глядя на него, хотёлось озябнуть и сказать: «бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и цёловать его, Наталья повалилась къ его ногамъ и начала стаскивать съ него валенки, сестры подняли визгъ, двери скрипёли, хлопали, а отецъ Володи въ одной жилеткё и съ ножницами въ рукахъ вбёжалъ въ переднюю и закричалъ испуганно:

- А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо довхаль? Благополучно? Господи Боже мой, да дайте же ему съ отцомъ поздороваться! Что я не отецъ, что ли?
- Гавъ! тавъ! ревѣлъ басомъ Милордъ, огромный черный песъ, стуча хвостомъ по стѣнамъ и по мебели.

Все смѣшалось въ одинъ силошной, радостный звукъ, продолжавшійся минуты двѣ. Когда первый порывъ радости прошелъ, Королевы замѣтили, что, кромѣ Володи, въ передней находился еще одинъ маленькій человѣкъ, окутанный въ платки, шали и башлыки и покрытый инеемъ; онъ неподвижно стоялъ въ углу, въ тѣни, бросаемой большой лисьей шубой.

- Володечка, а это кто же?—спросила шопотомъ мать. — Ахъ!—спохватился Володя.—Это, честь имъю предста-
- Ахъ!—спохватился Володя.—Это, честь имъю представить, мой товарищъ Чечевицынъ, ученикъ второго класса... Я привезъ его съ собой погостить у насъ.
- Очень пріятно, милости просимъ!— сказалъ радостно отецъ. Извините, я по-домашнему, безъ сюртука... Пожалуйте! Наталья, помоги господину Чечевицыну раздѣться! Господи Боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказаніе!

Немного погодя, Володя и его другь Чечевицынъ, ошеломленные шумной встръчей и все еще розовые отъ холода, сидъли за столомъ и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь
снътъ и узоры на окнахъ, дрожало на самоваръ и купало свои
чистые лучи въ полоскательной чашкъ. Въ комнатъ было тепло.
и мальчики чувствовали, какъ въ ихъ озябшихъ тълахъ, не
желая уступать другь другу, щекотались тепло и морозъ.
— Ну, вотъ скоро и Рождество! — говорилъ нараспъвъ

— Ну, вотъ скоро и Рождество! — говорилъ нараспѣвъ отецъ, крутя изъ темно-рыжаго табаку папироску. — А давно ли было лѣто, и мать плакала, тебя провожаючи? Анъ ты и прі-ѣхалъ... Время, братъ, идетъ быстро! Ахнуть не успѣешь, какъ старость прійдетъ. Господинъ Чечевицынъ, кушайте, прошу васъ, не стѣсняйтесь! У насъ попросту.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша—самой старшей изъ нихъ было одиннадцать лётъ,—сидёли за столомъ и не отрывали глазъ отъ новаго знакомаго. Чечевицынъ былъ такого же возраста и роста, какъ Володя, но не такъ пухлъ и бёлъ, а худъ, смуглъ, покрытъ веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькіе, губы толстыя, вообще онъ былъ очень некрасивъ, и если бы на немъ не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Онъ былъ угрюмъ, все время молчалъ и ни разу не улыбнулся. Дѣвочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно-быть, очень умный и ученый человѣкъ. Онъ о чемъ-то все время думалъ и такъ былъ занятъ своими мыслями, что когда его спрашивали о чемъ-нибудь, то онъ вздрагивалъ, встряхивалъ головой и просилъ повторить вопросъ.

Дъвочки замътили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этотъ разъ говорилъ мало, вовсе не улыбался и какъ будто даже не радъ былъ тому, что прівхалъ домой. Пока сидъли за чаемъ, онъ обратился къ сестрамъ только разъ, да и то съ какими-то странными словами. Онъ указалъ пальцемъ на самоваръ и сказалъ:

— А въ Калифорніи, вмѣсто чаю, пьють джинъ.

Онъ тоже былъ занятъ какими-то мыслями и, судя по тёмъ взглядамъ, какими онъ изрёдка обмёнивался съ другомъ своимъ Чечевицынымъ, мысли у мальчиковъ были общія.

Послѣ чаю всѣ пошли въ дѣтскую. Отецъ и дѣвочки сѣли за столъ и занялись работой, которая была прервана пріѣздомъ мальчиковъ. Они дѣлали изъ разноцвѣтной бумаги цвѣты и

бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сдёланный цвётокъ дёвочки встрёчали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этотъ цвётокъ падаль съ неба; папаша тоже восхищался и изрёдка бросалъ ножницы на полъ, сердясь на нихъ за то, что онё тупы.

Въ предыдущіе свои прівзды Володя тоже занимался приготовленіями для елки или бъгалъ на дворъ поглядъть, какъ кучеръ и пастухъ дълали снъговую гору, но теперь онъ и Чечевицынъ не обратили никакого вниманія на разноцвътную бумагу и ни разу даже не побывали въ конюшнъ, а съли у окна и стали о чемъ-то шептаться; потомъ они оба вмъстъ раскрыли географическій атласъ и стали разсматривать какую-то карту.

- Сначала въ Пермь...—тихо говорилъ Чечевицынъ...— Оттуда въ Тюмень... потомъ въ Томскъ... потомъ... въ Камчатку. Отсюда самоъды перевезутъ на лодкахъ черезъ Беринговъ проливъ... Вотъ тебъ и Америка... Тутъ много пушныхъ звърей.
  - А Калифорнія? спросиль Володя.
- Калифорнія ниже... Лишь бы въ Америку попасть, а Калифорнія не за горами. Добывать же себъ пропитаніе можно охотой и грабежомъ.

Чечевицынъ весь день сторонился дѣвочекъ и глядѣлъ на нихъ исподлобья. Послѣ вечерняго чая случилось, что его минутъ на пять оставили одного съ дѣвочками. Неловко было молчать. Онъ сурово кашлянулъ, потеръ правой ладонью лѣвую руку, поглядѣлъ угрюмо на Катю и спросилъ:

- Вы читали Майнъ-Рида?
- Нътъ, не читала... Послушайте, вы умъете на конькахъ кататься?

Погруженный въ свои мысли, Чечевицынъ ничего не отвътилъ на этотъ вопросъ, а только сильно надулъ щеки и сдълаль такой вздохъ, какъ будто ему было очень жарко. Онъ еще разъ поднялъ глаза на Катю и сказалъ:

- Когда стадо бизоновъ бъжить черезъ намнасы, то дрожить земля, а въ это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржуть.
  - Чечевицынъ грустно улыбнулся и добавилъ:
- А также индъйцы нападають на поъзда. Но хуже всего это москиты и термиты.
  - А что это такое?

- Это въ родъ муравчиковъ, только съ крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?
  - Господинъ Чечевицынъ.
- Нътъ. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобъдимыхъ.

Маша, самая маленькая дѣвочка, поглядѣла на него, потомъ на окно, за которымъ уже наступалъ вечеръ, и сказала въ раздумьи:

— А у насъ чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятныя слова Чечевицына и то, что онъ постоянно шептался съ Володей, и то, что Володя пе игралъ, а, все думалъ о чемъ-то,—все это было загадочно и странно.

И объ старшія дъвочки, Катя и Соня, стали зорко слъдить за мальчиками. Вечеромъ, когда мальчики ложились, дъвочки подкрались къ двери и подслушали ихъ разговоръ.

- О, что онъ узнали! Мальчики собирались бъжать куда-то въ Америку добывать золото; у нихъ для дороги было уже все готово, пистолеть, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добыванія огня, компасъ и четыре рубля денегъ. Онъ узнали, что мальчикамъ придется пройти пъшкомъ нъсколько тысячь верстъ, а по дорогъ сражаться съ тиграми и дикарями, потомъ добывать золото и слоновую кость, убивать враговъ, поступать въ морскіе разбойники, пить джинъ и, въ концъ-концовъ, жениться на красавицахъ и обрабатывать плантаціи. Володя и Чечевицынъ говорили и въ увлеченіи перебивали другъ друга. Себя Чечевицынъ называль при этомъ такъ: «Монтигомо, Ястребиный Коготь», а Володю «блъднолицый брать мой».
- Ты смотри же, не говори мамѣ,—сказала Катя Сонѣ, отправляясь съ ней спать.—Володя привезеть намъ изъ Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь мамѣ, то его не пустять.

Наканунъ сочельника Чечевицынъ цълый день разсматривалъ карту Асіи и что-то записывалъ, а Володя, томный, пухлый, какъ укушенный пчелой, угрюмо ходилъ по комнатамъ и ничегс не ълъ.

И разъ даже въ дътской онъ остановился передъ иконой, перекрестился и сказалъ:

— Господи, прости меня гръшнаго! Господи, сохрани мою бъдную, несчастную маму! Къ вечеру онъ расплакался. Идя спать, онъ долго обнималь отца, мать и сестеръ.

Катя и Соня понимали, въ чемъ тутъ дѣло, а младшая, Маша, ничего не понимала, рѣшительно ничего, и только при взглядѣ на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохомъ:

— Когда пость, мама говорить, надо кушать горохь и чечевицу.

Рано утромъ въ сочельникъ Катя и Соня тихо поднялись съ постели и пошли подсмотръть, какъ мальчики будутъ бъжать въ Америку. Подкрались къ двери.

- Такт ты не повдешь? сердито спрашиваль Чечевицынъ. — Говори: не повдешь?
- Господи, тихо плакалъ Володя. Какъ же я повду? Мнъ маму жалко.
- Блёднолицый брать мой, я прошу тебя, поёдемъ! Ты же увёряль, что поёдешь, самь меня сманиль, а какъ ёхать, такъ воть и струсиль.
  - Я... я не струсиль, а мнв... мнв маму жалко.
  - Ты говори: повдешь или нъть?
- Я повду, только... только погоди. Мнв хочется дома пожить.
- Въ такомъ случат, я самъ потду! ръшилъ Чечевицынъ. И безъ тебя обойдусь. А еще тоже хотълъ охотиться на тигровъ, сражаться! Когда такъ, отдай же мои пистоны!

Володя заплакалъ такъ горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

- Такъ ты не повдешь? еще разъ спросилъ Чечевицынъ.
- По... поъду.
- Такъ одвайся!

И Чечевицынъ, чтобы уговорить Володю, хвалилъ Америку, рычалъ, какъ тигръ, изображалъ пароходъ, бранился, объщалъ отдать Володъ всю слоповую кость и всъ львиныя и тигровыя шкуры.

И этотъ худенькій, смуглый мальчикь со щетинистыми волосами и веснушками, казался дѣвочкамъ необыкновенно замѣчательнымъ. Это былъ герой, рѣшительный, неустрашимый человѣкъ, и рычалъ онъ такъ, что, стоя за дверями, въ самомъ дѣлѣ можно было подумать, что это тигръ или левъ.

Когда дівочки вернулись къ себі и одівались, Катя съ глазами, полными слезь, сказала:

- Ахъ, миъ такъ страшно!

До двухъ часовъ, когда сѣли обѣдать, все было тихо, но за обѣдомъ вдругъ оказалось, что мальчиковъ нѣтъ дома. Послали въ людскую, въ конюшню, во флигель къ приказчику — тамъ ихъ не было. Послали въ деревню — и тамъ не нашли. И чай потомъ пили тоже безъ мальчиковъ, а когда садились ужинать, мамаша очень безпоконлась, даже плакала. А почью опять ходили въ деревню, искали, ходили съ фонарями на рѣчку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день прівзжаль урядникъ, писали въ столовой

какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вотъ у крыльца остановились розвальни, и отъ тройки бълыхъ лошадей валилъ паръ.

— Володя прівхаль! — крикнуль кто-то на дворв.

И Милордъ залаялъ басомъ: «гавъ! гавъ!»

Оказалось, что мальчиковъ задержали въ городѣ, въ Гостиномъ дворѣ (тамъ они ходили и все спрашивали, гдѣ продается порохъ). Володя, какъ вошелъ въ переднюю, такъ и зарыдалъ и бросился къ матери на шею. Дѣвочки, дрожа, съ ужасомъ думали о томъ, что теперь будетъ, слышали, какъ папаша повелъ Володю и Чечевицына къ себѣ въ кабинетъ и долго тамъ говорилъ съ ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

- Развѣ это такъ можно? убѣждалъ папаша. Не дай Богъ, узнаютъ въ гимназіи, васъ исключатъ. А вамъ стыдно, господинъ Чечевицынъ! Не хорошо-съ! Вы зачинщикъ, и, на дѣюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Развѣ это такъ можно?
  - Вы гдъ ночевали?
  - На вокзалъ! гордо отвътилъ Чечевицынъ.

Володя потомъ лежалъ, и ему къ головъ прикладывали полотенце, смоченное въ уксусъ. Послали куда-то телеграмму, и на другой день прівхала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда увзжаль Чечевицынь, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь съ двочками, онъ не сказаль ни одного слова: только взяль у Кати тетрадку и написаль възнакъ памяти: «Монтигомо, Ястребиный Коготь».

#### Ванька

Ванька Жуковъ, девятилътній мальчикъ, отданный три мъсяца тому назадъ въ ученье къ сапожнику Аляхину, въ ночь подъ Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозявва и подмастерья ушли къ заутренъ, онъ досталъ изъ хозяйскаго шкапа пузырекъ съ чернилами, ручку съ заржавленнымъ перомъ и, разложивъ передъ собой измятый листъ бумаги, сталъ писать. Прежде чъмъ вывести первую букву, онъ нъсколько разъ пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образъ, по объ стороны котораго тянулись полки съ колодками, и прерывисто вздохнулъ. Бумага лежала на скамъъ, а самъ онъ стоялъ передъ скамьей на колъняхъ.

«Милый дёдушка, Константинъ Макарычъ! — писалъ онъ. — И пишу тебъ письмо. Поздравляю васъ съ Рождествомъ и желаю тебъ всего оть Господа Бога. Нъту у меня ни отца ни маменьки, только ты у меня одинъ остался».

Ванька перевель глаза на темное окно, въ которомъ мелькало отраженіе его свічки, и живо вообразиль себі своего діла Константина Макарыча, служащаго ночнымъ сторожемъ у господъ Живаревыхъ. Это маленькій, тощенькій, но цеобыкновенно юркій и подвижной старикашка літь 65-ти, съ візчно смъющимся лицомъ и пьяными глазами. Лнемъ онъ спить въ людской кухив или балагурить съ кухарками, ночью же, окутанный въ просторный тулупъ, ходить вокругъ усадьбы и стучить въ свою колотушку. За нимъ, опустивъ головы, шагаютъ старая Каштанка и кобелекъ Вьюнъ, прозванный такъ за свой черный прыть и тыло длинное, какь у ласки. Этоть Вьюнь необыкновенне почтителенъ и ласковъ, одинаково умильно смотрить какъ па своихъ, такъ и на чужихъ, но кредитомъ не пользуется. Подъ его почтительностью и смиреніемъ скрывается самое іезунтское ехидство. Никто лучше его не умѣетъ во-время подкрасться и цапнуть за ногу, забраться въ ледникъ или украсть у мужика курицу. Ему ужъ не разъ отбивали заднія ноги, раза два его вѣшали, каждую недѣлю пороли до полусмерти, по онъ всегла оживалъ.

Теперь, навърно, дёдъ стоитъ у воротъ, щурить глаза на ярко-красныя окна деревенской церкви и, притонывая валеи-

ками, балагурить съ дворней. Колотушка его подвязана къ поясу. Онъ всилескиваетъ руками, пожимается отъ холода и старчески хихикаетъ...

— Табачку нешто намъ понюхать? — говорить онъ, подставляя бабамь свою табакерку.

Бабы нюхають и чихають. Дёдь приходить въ неописанный восторгъ, заливается веселымъ смѣхомъ и кричитъ:
— Отдирай, примерзло!

Дають понюхать табаку и собакамь. Каштанка чихаеть, крутить мордой и, обиженная, отходить въ сторону. Вьюнъ же изъ почтительности не чихаеть и вертить хвостомъ. А погода великолъпная. Воздухъ тихъ, прозраченъ и свъжъ. Ночь темна, но видно всю деревню съ ея бъльми крышами и струйками дыма, идущими изъ трубъ, деревья, посеребренныя инеемъ сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звъздами, и млечный путь вырисовывается такъ ясно, какъ будто его передъ праздникомъ помыли и потерли снъгомъ...

Ванька вздохнулъ, умокнулъ перо и продолжалъ писать: «А вчерась миѣ была выволочка. Хозяинъ выволокъ меня жа волосья на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я качалъ ихняго ребятенка въ люлькъ и по нечаянности заснулъ. А на недълъ хозяйка велъла мнъ почистить селедку, а я началъ съ хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня въ харю тыкать. Подмастерья надо мной насмъхаются, посылаютъ въ кабакъ за водкой и велять красть у хозяевъ огурцы, а хозяинъ бьетъ чъмъ попадя. А ъды нъту никакой. Утромъ даютъ хлъба, въ объдъ каши и къ вечеру тоже хлъба, а чтобъ чаю или щей, то хозяева сами трескають. А спать мнв велять въ свияхъ, когда ребятенокъ ихній плачеть, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый двдушка, сдвлай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нъту никакой моей возможности... Кланяюсь тебъ въ ножки и буду въчно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру»..

Ванька покривиль роть, потеръ своимъ чернымъ кулакомъ глаза и всхлипнулъ.

«Я буду тебѣ табакъ тереть, — продолжалъ онъ, — Богу молиться, а если что, то съки меня, какъ сидорову козу. А ежели думаешь, должности мив ивту, то я Христа-ради попрошусь къ приказчику сапоги чистить, али замъсто Өедьки въ подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто

смерть одна. Хотълъ было пъшкомъ на деревню бъжать, да сапоговъ нъту, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и въ обиду никому не дамъ, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно какъ за мамку Пелагею.

«А Москва городъ большой. Дома все господскіе, и лоша-дей много, а овецъ нѣту, и собаки не злыя. Со звѣздой тутъ ребята не ходять, и на клирось пъть никого не иущають, а разъ я видаль въ одной лавкъ на окнъ крючки продаются прямо съ леской и на всякую рыбу, очень стоящіе, даже такой есть одинъ крючокъ, что пудового сома удержить. И видалъ которыя лавки, гдѣ ружья всякія на манеръ бариновыхъ, такъ что, небось, рублей сто кажное... А въ мясныхъ лавкахъ и тетерева, и рябцы, и зайцы, а въ которомъ мѣстѣ ихъ стрѣляютъ, про то сидъльцы не сказывають.

«Милый дёдушка, а когда у господъ будеть елка съ гостинцами, возьми миж золоченый оржхъ и въ зеленый сундучокъ спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Спрячь. Попроси у оарышни ольги игнатьевны, скажи, для вапыка.
Ванька судорожно вздохнуль и опять уставился на окно.
Онъ вспомниль, что за елкой для господъ всегда ходиль въ
лёсь дёдъ и браль съ собою внука. Веселое было время! И
дёдъ крякаль, и морозъ крякаль, а глядя на нихъ, и Ванька
крякаль. Бывало, прежде чёмъ вырубить елку, дёдъ выкуриваеть трубку, долго нюхаеть табакъ, посмъивается надъ озябшимъ Ванюшкой... Молодыя елки, окутанныя инеемъ, стоятъ неподвижно и ждуть, которой изъ нихъ помирать. Откуда ни возьмись, по сугробамъ летить стрълой заяцъ... Дъдъ не можеть, чтобъ не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ахъ, куцый дьяволъ!

Срубленную елку дъдъ тащилъ въ господскій домъ, а тамъ
принимались убирать ее... Больше всъхъ хлопотала барышня
Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господъ въ горничныхъ, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку ледянцами и отъ нечего дълать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцовать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили въ людскую кухню къ дъду, а изъ кухни въ Москву къ сапожнику Аляхину...

«Прівзжай, милый діздушка,— продолжать Ванька,— Христомъ Богомъ тебя молю, возьми меня отседа. Пожалізй ты



Свиданіе.

В. Е. Маковскій-

меня, сиротку несчастную, а то меня всё колотять и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все илачу. А намедни хозяинъ колодкой по головё удариль, такъ что упаль и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Аленё, кривому Егоркё и кучеру, а гармонію мою никому не отдавай. Остаюсь твой внукъ Иванъ Жуковь, милый дёдушка пріёзжай».

Ванька свернуль вчетверо исписанный листь и вложиль его въ конверть, купленный наканунт за конейку... Подумавъ немного, онъ умокнуль перо и написаль адресь:

### На деревню дъгдушкъ.

Потомъ почесался, подумалъ и прибавилъ: «Константину Макарычу». Довольный тъмъ, что ему не помъшали писать, онъ надълъ шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо въ рубахъ выбъжалъ на улицу...

Сидъльцы изъ мясной лавки, которыхъ онъ разспрашивалъ наканунъ, сказали ему, что письма опускаются въ почтовые ящики, а изъ ящиковъ развозятся по всей землъ на почтовыхъ тройкахъ съ пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добъжалъ до перваго почтоваго ящика и сунулъ драгоцънное письмо въ щель...

Убаюканный сладкими надеждами, онъ, часъ спустя, крѣпко спалъ... Ему снилась печка. На печи сидить дѣдъ, свѣсивъ босыя ноги, и читаетъ письмо кухаркамъ... Около печи ходитъ Вьюнъ и вертитъ хвостомъ...

А. Чеховъ.

## Ягоды.

Были жаркіе, безвътренные іюньскіе дип. Листь въ лъсу сочень, густь и зелень; только кое-гдъ срываются пожелтъвшіе березовые и липовые листы. Кусты шиповника осыпаны душистыми цвътами; въ лъсныхъ лугахъ сплошной медовый клеверь; рожь густая, рослая, темнъеть и волнуется, до половины налилась. Въ низахъ перекликаются коростели; въ овсахъ и ржахъ то хрипять, то щелкають перепела; соловей въ лъсахъ только изръдка сдълаеть колъно и замолкнетъ. Сухой жаръ печеть. По дорогамъ лежить неподвижно на палецъ сухая пыль

и подпимается густымъ облакомъ, упосимымъ то вправо, то вятво случайнымъ слабымъ дуновеніемъ.

Крестьяне додѣлывають постройки, возять навозъ. Скотипа голодаеть на высохшемъ пару, ожидая атавы. Коровы и телята зыкають съ поднятыми крючковато хвостами, оѣгаютъ отъ пастуховъ со стойла. Ребята стерегутъ лошадей по дорогамъ и обрѣзамъ. Бабы таскаютъ изъ лѣсу мѣшки травы; дѣвки и дѣвочки вперегонку другъ за другомъ ползаютъ между кустовъ по срубленному лѣсу, собирая ягоды, и носятъ продавать дачникамъ.

Дачники, въ разукрашенныхъ, архитектурно вычурныхъ лѣтнихъ домикахъ, или гуляютъ подъ зонтиками въ легкихъ, чистыхъ, дорогихъ одеждахъ по усыпаннымъ пескомъ дорожкамъ, или сидятъ въ тѣни деревъ, бесѣдокъ, украшенныхъ столиковъ и, томясь отъ жары, пьютъ чай или прохладительные напитки.

Въ сосъдней деревнъ въ это самое время возвращались изъ ночного мужики и ребята. Нъкоторые были на одной, у пъ-которыхъ были лошади въ поводу и позади бъжали стригуны и двухлътки.

Тараска Рѣзуновъ, малый лѣтъ 12, въ полушубкѣ, но босой, въ картузѣ, на пѣгой кобылѣ съ мериномъ въ поводу и такимъ же пѣгимъ, какъ мать, стригуномъ, обогналъ всѣхъ и поскакалъ въ гору къ деревнѣ. Черная собака весело бѣжала впереди лошадей, оглядываясь на нихъ. Пѣгій сытый стригунъ сзади взбрыкивалъ то въ ту, то въ другую сторону бѣлыми въ чулкахъ ногами. Тараска подъѣхалъ къ избѣ. привязалъ лошадей у воротъ и вошелъ въ сѣни.

— Эй вы, заспалися! — закричаль онъ на сестерь и брата, спавшихъ въ съняхъ на дерюжкъ.

Мать, спавшая рядомь съ ними, встала уже доить корову. Ольгушка вскочила, оправляя объими руками взлохмаченные свътлые волосы. Оедька же, спавшій съ ней, все еще лежаль, уткнувшись головой въ шубу, и только потираль заскорузлой пяткой высунувшуюся изъ-подъ кафтана стройную дътскую ножку.

Ребята съ вечера собирались за ягодами, и Тараска объщалъ разбудить сестру и малаго, какъ только вернется изъночного.

Онъ такъ и сдълалъ. Въ ночномъ, сидя подъ кустомъ, онъ падалъ отъ сна; теперь же разгулялся и ръшилъ совсъмъ не

дожиться спать, а итти съ дъвками за ягодами. Мать дала ему кружку молока. Ломоть хажба опъ самъ отръзалъ себъ и усълся за столъ на высокой лавкъ и сталъ ъсть.

Когда онъ въ одной рубанкъ и порткахъ, быстрыми шагами прокладывая отчетливые слъды босыхъ ногъ по ныли, ношелъ по дорогъ, по которой лежали уже нъсколько такихъ же, однихъ побольше, другихъ поменьше, босыхъ слъдовъ, съ четко отпечатанными пальчиками, дъвки уже красными и бълыми иятнышками видиълись далеко впереди на темной зелени рощи. Онъ съ вечера приготовили себъ горшочекъ и кружечку и, не завтракая и не запасшись хлъбомъ, перекрестились раза два на передній уголь и побъжали на улицу.) Тараска догналъ ихъ за большимъ лъсомъ, только что онъ свернули съ дороги.

Роса лежала на травѣ, на кустахъ, даже на нижнихъ вѣтвяхъ деревъ. Голыя ножонки дѣвочекъ тотчасъ намокли и сначала захолодѣли, а потомъ разогрѣлись, ступая то по мягкой травѣ, то по неровностямъ сухой земли. Ягодное мѣсто было по сведенному лѣсу. Дѣвчонки вошли прежде въ прошлогоднюю вырубку. Молодая поросль только что поднималась, и между сочныхъ молодыхъ кустовъ выдавались мѣста съ невысокой травой, въ которой зрѣли и прятались розовато-бѣлыя еще и кое-гдѣ красныя ягоды.

Дъвчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали своими маленькими загорълыми ручонками и клали какую похуже въ ротъ, какую получие въ кружку.

- Ольгушка, сюда иди! Туть бъда сколько!
- Hy, вре! Ay! перекликались онъ, далеко не расходясь, когда заходили за кусты.

Тараска утель от в нихъ дальше, за оврагъ, въ прежде, за годъ, срубленный лѣсъ, на которомъ молодая поросль, особенно орѣховая и кленовая, была выше человѣческаго роста. Трава была сочиѣе и гуще, и, когда попадались мѣста съ земляникой, ягоды были крупиѣе и сочиѣе подъ защитой травы.

- Грушка!
- Ась!
- --- А какъ волкъ?
- Пу, что жь волкъ? Ты что жъ пужаешь. А я, небойсь, не боюсь. говорила Грушка, и, забывшись, она, думая о волкъ, клала ягоду за ягодой, и самыя лучшія не въ кружку, а въ ротъ.



Крестьянская дъвушка.

Ф. А. Малявинг.

- А Тараска-то нашъ ушелъ за оврагъ. Тараска! Ау!..
- Я-о! отвъчалъ Тараска изъ-за оврага. Идите сюда.
- А и то пойдемь, тамъ больше.

И дѣвчата полѣзли внизъ, въ оврагъ, держась за кусты, и изъ оврага отвершками на другую сторону, и тутъ, на припекѣ солнца, сразу напали на полянку съ мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обѣ молчали и, не переставая, работали и руками и губами.

Вдругь что-то шарахнулось, и среди тишины съ страшнымъ, какъ имъ показалось, грохотомъ затрещало по травъ и кустамъ.

Грушка упала отъ страха и разсыпала до половины кружки набранныя ягоды.

- Мамушка!—завизжала она и заплакала.
- Заяцъ, это заяцъ. Тараска! Заяцъ. Вотъ онъ! кричала Ольгушка, указывая на съро-бурую спинку съ ушами, мелькавшую между кустовъ. Ты чего? обратилась Ольгушка къ Грушкъ, когда заяцъ скрылся.
- Я думала, волкъ, отвъчала Грушка и вдругъ тотчасъ же послъ ужаса и слезъ отчаянія расхохоталась.
  - Воть дура-то!
- Страсть испугалась! говорила Грушка, заливаясь звонкимъ, какъ колокольчикъ, хохотомъ.

Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже взошло и свътлыми яркими пятнами и тънями расцвътило зелень и блестъло въ капляхъ росы, о которую вымокли дъвчонки теперь по самый поясъ.

Дъвчата были уже почти на концъ лъса, все уходя дальше и дальше въ надеждъ, что чъмъ дальше, то больше будетъ ягодъ, когда въ разныхъ мъстахъ пошли звонкія ауканія дъвокъ и бабъ, вышедшихъ поздите и также собиравшихъ ягоды. Въ завтракъ кружка и горшочекъ были уже наполовину полны, когда дъвчата сошлись съ теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылялъ на толстыхъ кривыхъ ножонкахъ крошечный толстопузый мальчикъ въ одной рубашонкъ и безъ шапки.

- Увязался за мной, сказала Акулина дъвчатамъ, взявъ мальчика на руки. II оставить не съ къмъ.
- А мы сейчасъ зайца здороваго выпугнули. Какъ затрещитъ жуть!
- -- Вишь ты! сказала Акулина и спустила опять съ рукъ малаго.

Переговорившись такъ, дёвчонки разошлись съ Акулиной и продолжали свое дёло.

- Знать, посидимъ теперича, сказала Ольгушка, садясь подъ густую тънь оръховаго куста: уморилась. Эхъ! хлъбушка не взяли, поъсть бы теперь.
  - И мив хочется, сказала Грушка.
- Что это тетка Акулина кричить больно чего-то. Чуешь? Ау, тетка Акулина!
  - Ольгушка-а! отозвалась Акулина.
  - \_\_\_ чаго?
  - Малый не съ вами? кричала Акулина изъ-за отвершка.
  - Нъту.

Но воть зашелествли кусты, и изъ-за отвершка показалась сама тетка Акулина съ подобранной выше колвнъ юбкой и съ кошолкой на рукв.

- Малаго не видали?
- Нъту.
- Вотъ гръхъ какой! Мишка-а!
- Мишка-а!

Никто не отозвался.

— Охъ, горюшко, заплутается онъ! Въ большой лѣсъ забредетъ.

Ольгушка вскочила и пошла съ Грушкой искать въ одну сторону, тетка Акулина въ другую. Не переставая, звонкими голосами онъ кликали Мишку, но никто не откликался.

— Уморилась, — говорила Грушка, отставая, но Ольгушка не переставая аукалась и шла то вправо, то влѣво, оглядываясь по сторонамъ.

Акулининъ отчаянный голосъ слышался далеко къ большому лѣсу. Ольгушка уже хотѣла бросить искать и итти домой, когда въ одномъ сочномъ кустѣ, около иня липовой молодой поросли, она услыхала упорный и сердитый, отчаянный пискъ какой-то итицы, вѣроятно, съ итенцами, чѣмъ-то недовольной; итица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на кустъ, обросшій густой и высокой съ бѣлыми цвѣтами травой, и подъ самимъ имъ увидала синенькую, не по-хожую ни на какія лѣсныя травы, кучку. Она остановилась, приглядѣлась. Это былъ Мишка. И его-то боялась и на него сердилась итица.

Мишка лежаль на толстомъ брюхѣ, подложивъ ручонки подъ голову, вытяпувши пухлыя, кривыя ножонки, и сладко спалъ.

Ольгушка покликала мать и, разбудивши малаго, дала ему ягодь.

И долго потомъ Ольгушка всёмъ, кого встрёчала, и дома матери и отцу, и сосёдямъ, разсказывала, какъ она искала и какъ нашла Акулининаго малаго.

Солице уже совсъмъ вышло изъ-за лѣса и жарко пекло землю и все, что было на ней.

— Ольгушка, купаться! — пригласили Ольгу сошедшіяся съ ней дѣвочки. И всѣ большимъ хороводомъ пошли съ пѣслями къ рѣкѣ. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, дѣвчата не замѣтили, какъ съ запада заходила черная низкая туча, какъ солнце стало скрываться и открываться, и какъ запахло цвѣтами и березовымъ листомъ, и стало погромыхивать. Не успѣли дѣвки одѣться, какъ пошелъ дождь и измочилъ ихъ до нитки.

Въ прилипавшихъ къ тѣлу и потемнѣвшихъ рубашонкахъ дѣвчонки прибѣжали домой, поѣли и понесли на поле, гдѣ отецъ перепахивалъ картофель, обѣдать.

Когда онъ вернулись и пообъдали, рубашонки уже высохли. Перебравъ землянику и уложивъ ее въ чашки, онъ понесли ее на дачу, гдъ хорошо платили; но на этотъ разъ имъ отказали...

Л. Толстой.

# Въ грозу.

День клонился къ вечеру, а жаръ не спадалъ. Раскаленный воздухъ былъ душенъ. Небеса казались сфрыми, пыльными, степная зелень поблекла. Даль курплась, словно желтый туманъ выходилъ на концахъ поля изъ невидимыхъ земныхъ расщелинъ. Среди желтыхъ, сфрыхъ, бурыхъ, пыльныхъ тоновъ на западв зловфщей черной тфнью поднималась изъ-за горизонта туча, какъ крутая спина. Солнце шло къ ней, а она подвигалась къ солицу... И солице, точно отъ страха, блъдифло, погружаясь въ испаренія.

Подрясникъ на о. Иванъ взмокъ, изъ съраго превратился въ черный и слегка курился, какъ курились взмыленные бока лошадей. О. Иванъ обернулся къ тарантасу и просительно за-

глянулт подъ громадный, покрытый нылью зонть, гдв пріютились супруги.

— Жа-ара-а! Ну, и гроза будеть, братики мои! Только бы до порома во-время добраться да переправиться черезъ Поему.

- А поскорже бы жхаль! отозвался изъ-подъ зонта о. Матвъй.
- Запрягись-ка самъ! Развѣ можно лошадей гнать въ такую духоту. Видишь, въ мылѣ всѣ...

Онъ любовно смотрѣлъ на лошадей.

— Лу-у-шевныя!!

Солнце изъ блъднаго становилось краснымъ.

Воздухъ пропитался багровымъ отсвътомъ, багровымъ стало небо, а степь, съ разбросанными тамъ и сямъ одинокими стогами, будто напиталась кровью. Лишь туча оставалась черной. Она медленно, но неумолимо росла; отъ ея чернаго туловища протянулись черныя руки на полнеба, будто кто враждебный и самоувъренный вызвалъ міръ на единоборство. И вокругъ природа проникалась тревогой. Тревожно сновали ласточки, кулики съ печальнымъ свистомъ проносились куда-то. Галки торопливо летъли на ночлегъ, оглашая воздухъ ръзкими криками. Стога, кусты, барсучьи насыпи, казалось, со вниманіемъ смотръли освъщенной стороной своей на западъ, тревожно выжидая; отъ неосвъщенныхъ же сторонъ ихъ бъжали длинныя тъни.

— Будетъ потвха! — говорилъ о. Иванъ, наблюдая, какъ быстро вырастала туча. — Нынвшнее лвто грозъ-то не было... Эта наверстаетъ! Да скоро, что ли, Поема-то? — спросилъ онъ работника.

Абдулка привсталь на козлахъ, черезъ дугу наблюдая убъгавшую дорогу.

- Бирста! коротко сказаль онъ.
- Верста-а?.. Ну, такъ поторанливай. Въ грозу поромъ не пойдетъ, не заночевать бы на бережку подъ березками.

Пригорокъ и кусты быстро вырастали.

- Жара-то... Печка! отдувался о. Иванъ. Ого! Теперь бы въ воду.
- Большой вода идетъ! осклабился Абдулка, кивнувъ на тучу.
- Да-а-а! Погремить и посверкаеть... А какъ это потвоему, — обернулся онь къ Абдулкъ: — отчего громъ гремить?

Абдулка пожеваль губами.

— Аллахъ гуляйтъ.

— А, можетъ-быть, Магометъ? — засмъялся о. Иванъ.

Абдулка подумалъ.

— Можетъ-бытъ... Имъ работать — дѣла нѣтъ! Мала-мала полежалъ, мала-мала погулялъ.

И онъ закричаль на лошадей гортаннымь крикомь, который онъ такъ хорошо понимали. Онъ поджались, вытянулись. Пригорокъ все вырасталъ. Съ ръки потянуло прохладой. Лошади захрапъли, втягивая ноздрями свъжій воздухъ.

Внезапно угрюмая тънь упала на дорогу.

Солнце погрузилось въ тучу.

Ласточки исчезли, кулики смолкли, только вдали гдё-то безпокойно кричала запоздавшая галка. Стога и пригорки будто присёли и прижались къ землё. Туча, поглотивъ солнце, на мигъ пропиталась багровымъ свётомъ, но снова потемнёла и стала черной, только кое-гдё на ней клубились сёрыя пятна, будто отъ застывшихъ пушечныхъ выстрёловъ. Казалось, голова чудовища разрасталась надъ полями, и космы волосъ ея, мёстами сёдыхъ, мёстами черныхъ, разбросались по небу.

Кони мчали.

Ужъ дорога вышла на пригорокъ и вдали показались широкіе и темные изгибы ръки.

Въ воздухъ разливалась влажность.

Тарантасъ сдёлалъ три поворота по песчаной дорогѣ, среди низкорослаго дубняка и выёхалъ къ порому.

Отъ порома кричали десятки голосовъ:

— Ско-р-ви!! Гроза и-д-е-етъ!!

У порома батюшкиныхъ лошадей вмигъ отпрягли, а тарантасъ вкатили въ поромъ, гдѣ нѣсколько крестьянскихъ телѣгъ съ разнымъ товаромъ стояло, поднявъ вверхъ оглобли, такъ что для тарантаса оставалось еще мѣсто. Батюшка самъ наблюдалъ, какъ вводили на поромъ лошадей.

— Остороживи, братіе, — говориль онь: —пугливые у меня кони-то... особливо корепникь! Зубы вышибеть.

Поромъ отчалилъ.

Онъ бороздилъ еще свътлое пространство ръки, а къ западу, откуда шла туча, казалось, въ ръку вылились чернила съ кровью. Уже туча утратила всякія формы. Это была нара-



ставшая міла, надвигавшійся хаосъ,— еще молчащій, но уже таящій ужасы, отъ которыхъ заранѣе вздрагивала земля.

- Митричъ! Тяни крвиче! кричали мужики поромщику.
- Подсоби иди! хрипълъ Митричъ.
- До грозы бы Богъ далъ! Ишь наползать...

Поромъ достигъ уже середины ръки.

Рѣка нахмурилась.

Зловъщая тишина, какъ что-то живое, опасливо таящееся, обняла потемнъвшіе берега. Точно умерли птицы, припали къ песку кулики, застыли въ камышахъ утки; только съ отчаяннымъ крикомъ металась надъ ръкою чайка, — будто потерявъ дорогу. Лошади храпъли, пугливо вытягивали шен въ предчувствіи первыхъ ударовъ, быстро надвигавшихся изъ растущей тьмы. Черною тънью опрокинулась туча въ ръку, и норомъ, казалось, несся въ самую пасть чудовища, готоваго дохнуть ураганомъ, брызгами, пъной, пылью...

И оно дохнуло!

Еще издали увидалъ о. Иванъ, какъ пеподвижныя деревья низоваго берега взлохматились, почернѣли, взмахнули всѣми вѣтвями, вразъ нагнулись къ землѣ. Словно играя въ чехарду. черезъ нихъ запрыгали клубы дорожной и пашенной пыли, всталъ огромный вихрь и, крутясь, обрушился въ воду.

Мигъ...

И все смъщалось: вода, земля, берега, деревья, небо...

Кто-то огромный дышаль чернымъ, влажнымъ, пыльнымъ дыханьемъ. Съ свистящимъ воемъ вътеръ рвалъ водную поверхность, расшибая ее въ брызги, — раздиралъ вверху въ клочья тучи.

Кони топали, ржали.

Полы армяковъ хлопали, точно лошади: солома вздыбилась на возахъ; бабы припали къ ней, причитая:

- Царица Небесная! Страсти какія! Съ нами крестная сила!
- Митричъ! Тяни! Тяни кръпче! Ляксъй... помогай ему! Берись всъ, братцы!

У кричащихъ мужиковъ вътеръ пытался оторвать бороды и невидимой рукой треналъ ихъ за волосы.

- Батюшка! Подсоби! смѣясь, обернулся Алексѣй къ о. Ивану. — Ты, видать, сильный...
- Пичего, пичего! сказаль о. Иванъ, засучивая рукава.—За хвостъ лошадь остановлю!

— На скаку?

— А то въ стойлъ, что ли?

II онъ хотблъ взяться за канатъ.

Но въ это время сверху, изъ тучъ, точно тяжесть упала, яростный порывъ вътра вдавилъ поромъ въ воду, обнялъ его со всъхъ его смоляныхъ боковъ, накренилъ и съ отчаянной силой толкнулъ впередъ. Алексъй, хрипя, пошатнулся и грузно грохнулся на полъ, а черезъ него кубаремъ покатился Митричъ.

Канатъ, шурша, заскользилъ, безсильно падая.

Какъ долгіе годы носившій цёпи рабъ, поромъ дрогнуль, почуявъ свободу. Онъ закачался, остановился на мигъ въ раздумьи и быстро понесся по срединё рёки, тихо вращаясь. Берега поплыли, на нихъ деревья гнулись въ отчаяніи, будто готовясь провалиться въ бездну, вокругъ порома черныя волны прыгали съ угрозой.

— Канатъ лопнулъ! Канатъ!!

Людей и животныхъ охватила паника.

Тучи треспули, молнін съ грохотомъ внились въ берега.

Полилъ ливень.

Лошади бились и визгливо ржали.

Бабы метались на возахъ, выкрикивая слова молитвъ. Возгласы отчаянія ихъ сливались съ воемъ вѣтра, шумомъ дождя, съ растеряннымъ говоромъ мужиковъ.

— Ребята!.. Пропали!

- Тамъ... ниже... горный берегъ!!
- Камни! Пороги!!

Митричъ метался у бортовъ.

- Господи! Господи! Господи! Смертынька... Господи! Аннушка моя... Аннушка! Доченьки мои... прощайте... доченьки!...
  - 0-о-о!-вторили ему бабы.

И онъ прыгали съ возовъ къ бортамъ, гдъ сновалъ Митричъ. и повторяли его движенья.

- О. Иванъ стоялъ въ недоумѣнін, уперши руки въ бока и полураскрывъ ротъ. Онъ соображалъ, что еще верста, другая и поромъ неминуемо разобъется о пороги.
- Господи благослови! раздался вдругь крикъ смертельнаго ужаса.

И о. Иванъ увидълъ, какъ Митричъ, истово перекрестившись, готовился прыгнуть въ воду. А за нимъ крестились бабы, мужики, и тоже тъснились къ борту.

- О. Иванъ поймалъ Митрича за рубаху, въ то время какъ Алексъй ухватилъ въ охапку толстую бабу, готовившуюся прыгнуть въ воду.
- Куда ты, разбойникъ? кричалъ о. Иванъ. Утонуть хочешь?

Митричъ стоялъ съ выпученными глазами, ничего не понимая и трясясь отъ ужаса.

— Пдіоть!—въ октаву сказаль о. Иванъ.

И, покрывая голосъ бури, онъ закричалъ:

— Людіе!! Стой!!

Все смолкло на поромъ, даже лошади, почуявъ голосъ властной воли, затихли и скосились налитыми кровью глазами въ сторону человъка, ставшаго хозяиномъ порома и ихъ судьбы.

— Вы што? Сбёсились? — кричалъ онъ. — Перетонуть

задумали?! Живо!! Веревки сюда! Давай веревки!

Никто не сталь спрашивать-зачёмъ.

- Веревки! Бабы! Веревки батюшкъ...
- Вожжи давай! Скручивай! распоряжался о. Иванъ. Гнилыхъ не надо! Кръпкія давай! Живо!! Абдуль, вяжи. Всъсюда! Связывай! Алексъй!

Громъ, не переставая, гремълъ.

Ливень отсъдаль туманной мглой, дрожащею и шумной, въ которой вертълись берега, точно поромъ стоялъ, а берега оъжали.

0. Иванъ сбросилъ подрясникъ, сапоги и широкіе бѣлые пан-

Въ одной рубахъ, неуклюже двигаясь, отбрасывая рукой съ лица намокшіе волосы, длинные, какъ у русалки, онъ обвязаль себя подъ грудью веревкой и, перекрестившись, бухнулся въ воду, какъ грузный водолазъ, — отфыркнулся, тряхнулъ гривой, заоралъ:

— Отпускай веревку... не дремли! Алексти! распоряжайся!

Небось! — крикнулъ Алексъй.

— Отпускай дюжьй!! Когда крикну, заарканивай!

Жилистыя руки его... разь, два... тяжело, какъ лопастья, мёрно, плавно разсёкали волны. Опъ фыркаль, громко и сильно вздыхаль. Съ напряженнымъ вниманіемъ, съ падеждой и страхомъ слёдили мужики и бабы, какъ постепенно онъ скрывался за туманомъ ливия, въ черной пасти воющихъ стихій, за мглою бури. Казалось, деревья на стемнёвшемъ берегу грозили ему

черными вътвями, низко сгибаясь надъ водой, а черныя волны бились вокругь съ насмъшливымъ плескомъ. При вспышкахъ молній еще раза два мелькнула его косматая голова, будто свътящаяся фосфорическимъ свътомъ.

Потомъ она исчезла.

Только скользящая, вздрагивающая веревка говорила безмолвнымъ языкомъ своимъ, что онъ плыветь, и всѣ напряженно смотрѣли на нее, слѣдили за ея трепетнымъ движеніемъ.

Страшная тишина наступила вдругь въ небъ и на поромъ. Вътеръ спадъ, громъ стихъ, только дождь шумълъ...

Веревка безномощно повисла.

Десятки глазъ смотрѣли на нее, раскрываясь все шире, съ ужасомъ, съ отчаяніемъ, съ мольбою, съ надеждой... Трескучій раскатъ грома не вывелъ никого изъ неподвижности, точно тутъ столиились мертвецы, и только вновь налетѣвшій ураганъ трепаль одежду, волосы, бороды и шали.

Внезапно веревка вздрогнула, вышла изъ воды, натянулась, — ослабла, опять натянулась, какъ струна. Алексъй ловко накинуль ее на столбъ. Поромъ вздрогнулъ, закачался, будто покорно вздохнулъ и, медленно повернувшись, тихо сталъ приближаться къ берегу...

С. Гусевъ-Оренбургскій.

# Въ бурю.

I.

— Ай-яй... ай-яй-яй!.. — разносились надь гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшагося въ лодкъ. — Дъ-ъдко... не буду!..

Дѣдъ, коренастый, съ нависшими лохматыми съ просѣдью бровями и изрѣзаннымъ морщинами лицомъ, казалось, выдубленнымъ солнцемъ, вѣтромъ и соленой водой, одной рукой держалъ мальчика за шпворотъ, другой больно стегалъ просмоленной веревкой, которая такъ и впивалась въ тѣло, и потомъ швырнулъ его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свѣсился черезъ бортъ и сталъ перебирать показавшіяся изъводы мокрыя сѣти.

**Кругомъ ослъпительно сверкала вода, по которой едва примътно шли стекловидныя морщины.** Горячее, заставлявшее щуриться, солице стояло высоко. Черные, начинавшіе течь смолой бока лодки, протянутыя къ мачтѣ перекрещивающіяся веревки, съ которыхъ также капала смола, обвисшіе, черные отъ грязи и смолы, паруса рѣзко, отчетливо вырисовывались своей чернотой въ неподвижно знойномъ воздухѣ.

Береговъ не было видно.

Андрейка, съ сердитымъ, сморщившимся въ кулачокъ. лицомъ, продолжалъ перебирать сѣть, осторожно и крѣпко захватывая каждую бившуюся въ ней рыбу.

Еще въ два часа ночи, когда только чуть-чуть стали блёднёть звёзды, Андрейка отчалилъ съ дёдомъ отъ берега. Легкій предутренній вётерокъ тихонько подвигалъ лодку. Когда разсвёло, и по водё и по небу побёжали розовыя полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самыхъ краевъ, вётеръ упалъ. Пришлось взяться за весла. Андрейка гребъ поперемённо съ дёдомъ. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошелъ часъдругой, и онъ сталъ уставать. Каждый разъ, какъ онъ откидывался назадъ, и весла съ плескомъ проходили въ прозрачной, игравшей розовымь отблескомъ водъ, ему казалось, что онъ уже больше не въ состояніи разогнуться, дотого ныла поясница и ломило руки, по онъ снова 'и снова закидывалъ весла, и лодка ползла, какъ черепаха. Наконецъ дёдъ, все время молча сидъвшій на кормё, проговорилъ:

### — Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодкъ на корму, а дъдъ сълъ за весла и сталъ молча и упорно грести. Андрейка правилъ рулемъ, глядълъ на разбътавшіеся изъ-подъ веселъ длинные водяные жгуты, на мърно и сильно откидывавшуюся фигуру дъда и отиралъ своз мокрое, вспотъвшее лицо, съ наслажденіемъ предаваясь отдыху.

Изъ-за моря поднялось солнце и залило свътомъ спокойную, ровную воду. Начинался знойный день безъ малъйшаго вътерка.

Скоро показались на поверхности моря большіе плававшіе круглые обрубки, съ укрѣпленными на пихъ маленькими флажками, — это были поплавки сѣтей. Подъѣхали къ одному изъ такихъ поплавковъ, за веревку, привязанную къ нему, достали одинъ конецъ сѣти, навалившись на борть, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся надъ водой сѣть, которая тяпулась въ водѣ на пѣсколько сотъ саженей. Андрейкъ,

совсёмъ перевёсившемуся черезъ борть, весело было смотрёть въ прозрачную глубину, гдё отъ времени до времени вдругъ начинало что-то бёлёть, колебля и водя изъ стороны въ сторону все выше и выше подымавшуюся сёть, и, наконець, на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показывалась бившаяся, запутавшаяся жабрами въ ячейкё рыба. Андрейка подхватываль ее, запуская пальцы въ нёжныя розовыя жабры, высвобождаль изъ сёти и бросаль на дно лодки, гдё было налито немного воды. Рыба, обезумёвшая отъ боли, страха и отчаянія, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это съ ней произошло, и пытаясь вырваться изъ этой тёсной, ужасной обстановки, гдё она задыхалась, вздымая окровавленныя, разорванныя жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слъпящій, стояль надъ моремъ, въ истомъ раскинувшимся подъ горячимъ небомъ. Андрейка, разморенный жарой, отъ скуки и однообразія разговариваль съ рыбами, которыхъ онъ вытаскиваль изъ съти:

— Ахъ ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолъешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь ты, брыкучая, ступайка въ лодку! А ты, сазанъ-брюханъ, пузо-то наълъ. Вылазь, вылазь, неча кобениться, отъълся, не пролъзешь никакъ, хитрый идолъ! Выла-азь! — и Андрейка вытащилъ и съ трудомъ поднялъ вверхъ объими руками большую рыбу. — Гли, дъду, пузото како!

Но не усиблъ дъдъ раскрыть рта, какъ сазанъ, очутившійся на воздухъ и замершій отъ изумленія, вдругъ рванулся изо всьхъ силъ, выскользнулъ, плюхнулся въ воду, плеснулъ хвостомъ и былъ таковъ.

Тогда-то надъ моремъ и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дёдъ молча, не говоря ни слова, поднялся, взялъ просмоленную веревку, сложилъ ее нёсколько разъ и жестоко наказалъ мальчика.

#### II.

У Андрейки нътъ ни отца ни матери. Сколько онъ помнитъ себя, онъ живетъ въ бълой хаткъ, подъ большой вербой, съ домъ Агавономъ. Возлъ хаты съ одной стороны бълъетъ берстовой песокъ и синъетъ море, съ другой, на сколько глазъ хватаетъ, тянется безлъсная, голая, сожженная, покрытая вы-

сохшимъ бурьяномъ да полынью, степь, размытая оврагами и балками.

Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ дѣдъ Агаеонъ жилъ въ этой хатѣ съ семьей, съ женой и пятью дѣтьми. Случилась эпидемія дифтерита, и дѣти Агаеона перемерли въ одну недѣлю.

Разъ какъ-то зимою Агафонъ съ женой сидълъ вдвоемъ въ хатъ. Ночная вьюга мела въ черныя окна. Агафонъ угрюмо думалъ о чемъ-то, починяя съти, жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучалъ. Агафонъ отперъ дверь, и на порогъ появилась женщина, въ рубищъ, занесенная снъгомъ, дрожащая, съ мертвенно блъднымъ, стянутымъ отъ холода лицомъ; на рукахъ у нея въ лохмотьяхъ лежалъ крохотный ребенокъ, весь посинълый и уже не плакавшій. Занкаясь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее пріютили, накормили. Отогръвшійся ребенокъ наполнилъ хату дътскимъ плачемъ, и жена Агафона, стоя надънимъ, то и дъло вытирала слезы фартукомъ, вспоминая своихъ дътей.

Женщина разсказала, что идеть изъ Орловской губерніи на Кубань разыскивать мужа, который увхаль туда съ полгода и ничего не пишеть. Она все провла, что было, и, наконець, рвшила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаяніемь, по желвзной дорогв удавалось на некоторыхъ станціяхъ упросить кондукторовь, и они провозили ее неколько станцій безплатно, а по проселочнымь дорогамь подвозили добрые люди. Такъ добралась она до Ейска. Изъ него она вышла рано утромь, заблудилась въ степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась къ смерти, какъ среди ночи увидёла огонекъ одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агаоона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той дёлалось хуже и хуже, и къ вечеру слёдующаго дия она умерла. Агаоонъ и его жена оставили ребенка у себя пріемышемъ.

Андрейка смутно помнить ласковую старую женщину, пріемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты, на подвѣшенной къ потолку люлькѣ. Онъ помнить также, что когда ему сравнялось четыре года, пришли какіе-то люди, сняли ее съ лавки, гдѣ она спала, положили на столь подъ образа, зажгли свѣчи, а потомъ унесли куда-то, и онъ остался вдвоемь съ дёдомь Агаоономъ. Помнить онъ, что дёдъ каждый разъ, какъ отправлялся на море, отводиль его въ носелокъ, который лежалъ въ оврагѣ, въ степи, верстахъ въ трехъ отъ берега, и оставлялъ у своей кумы, бабки Спиридонихи. Съ шести лётъ дёдъ сталъ брать мальчика съ собой въ море, и Андрейка часто спалъ на носу лодки, на подостланной дёдомъ соломѣ, а надъ нимъ носились чайки, свётило солнце и летѣли брызги волнъ.

Семи лътъ Андрейка уже во всемъ помогалъ дъду. Вставали они рано, часа въ три утра. Андрейка торопливо плескалъ себъ въ лицо холодной водой, вытирался подоломъ рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, гдъ горъла утренняя звъзда, и перевирая читалъ «Отче нашъ» и «Святъ, святъ», двъ молитвы, которыя онъ только и зналъ. Потомъ Андрейка притаскивалъ кизяку, растапливалъ печь, чистилъ картошку, рыбу, варилъ уху. Позавтракавъ, они уходили въ море.

И на морѣ и дома дѣдъ заставлялъ Андрейку дѣлать все наравнѣ съ собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сѣти, обирать рыбу съ крючьевъ и проч. И Андрейка все дѣлалъ, надрываясь отъ непосильной работы. За малѣйшій промахъ, недосмотръ, ошибку дѣдъ жестоко наказывалъ Андрейку. Стоило мальчику на морѣ невѣрно положить руль или не во-время подобрать или отдать парусъ, какъ дѣдъ подымался и тутъ же, не говоря ни слова, безпощадно сѣкъ мальчика, пока тотъ не подплывалъ кровью, просмоленной веревкой, отъ которой никогда не заживали рубцы.

#### Ш.

Солнце невыносимо печеть. Зной, разлитый въ переполненномъ блескомъ воздухѣ, неподвижно стоитъ надъ моремъ, въ которомъ на недосягаемой глубинѣ синѣетъ опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей въ пространствѣ; а подъ нею внизъ мачтами виситъ точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вмѣстѣ съ дѣдомъ выбираетъ изъ тяпущейся вдоль лодки сѣти добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылаетъ, ротъ полураскрытъ, крупныя капли пота падаютъ въ воду. Въ значительно осѣвшей лодкѣ возвышается цѣлая гора зѣвающей шевелящейся рыбы.

Послъ экзекуціи у Андрейки, чувствовавшаго, какъ горять и ноють рубцы на спинъ, въ головъ толпились самыя мрачныя

мысли. Сначала онъ все свое раздражение направилъ на сазана, который такъ коварно подвелъ его.

«Хорошо, — со злобой думаль онъ, — брюхатый чорть, «лорошо, — со злосой думаль онь, орголагый чоргы, попадешься еще, небось не вывернешься: запущу по кулаку въ жабры, повертико-сь тогда. Ну, и потъщусь же!..»

Но такъ какъ коварный сазанъ благоразумно ръшилъ не попадаться въ руки Андрейкъ, то мысли его принимали другое

направленіе.

«Что я ему сынь, что ли, али въ солдатахъ у него, что онг лупить меня, чъмъ ни попадя. Ишь огръль, ажно рубаху просъкъ. Возьму да убъгу... Ей Богу!.. Пойду въ городъ, наймусь въ работники, али на берегу въ артель стану, тоню тянуть, нехай-ка онъ безъ меня повертится. Да даромъ-то я не уйду: проверну дыру въ лодкъ да заткну маленечко тряпкой, а самъ въ степь, ляжу на курганъ и буду смотръть. Вотъ отъъдетъ она, вода и вымость тряпку, и станеть она потопать. Станеть потопать и закричить: Андрейка, потопаю!.. А я ему закричу: ага!.. а помнишь, какъ ты меня лупилъ, ажно рубаху наскрозь просѣкъ»...

просѣкъ»...
Жара, усталость мало-по-малу смиряють Андрейку, и негодованіе у него на дѣда улегается. А дѣдъ, и не подозрѣвая Андрейскихъ каверзъ, преспокойно посасывая трубку, выбираетъ рыбу на кормѣ. Онъ работаетъ по всѣмъ правиламъ, сосредоточенно. Старикъ не любитъ разговоровъ. Онъ доволенъ сегодняшнимъ уловомъ, и его нависшія, лохматыя брови приподнялись нѣсколько. Къ вечеру онъ надѣялся осмотрѣть всѣ сѣти и ночью вернуться домой.

съти и ночью вернуться домой.

Вдругъ Андрейка услышаль голосъ:

— Андрейка, спускай съть да ставь парусъ!

Андрейка уставился на старика: что съ нимъ сдълалось? осталось еще половину сътей досмотръть, — видно, прошелъ косякъ, и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи не возвращались домой... Но старикъ не любилъ повторять приказаній, и Андрейка, торопливо опустивъ въ воду съть съ бившейся въ ней рыбой, быстро сталъ расправлять и готовить запутавшеся шкоты и парусъ.

— Полверни снизу парусъ да спусти до половины!

— Подверни снизу парусъ да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнить приказаніе, не смѣя разспрашивать дѣда. Нарусъ обыкновенно подворачивали снизу и
приспускали только во время сильной бури, чтобъ уменьшить

площадь парусности, когда вътеръ черезчуръ уже рвалъ. Между тъмъ кругомъ стоялъ все тотъ же неподвижный зной, — нечъмъ было дышать, и все такъ же на недосягаемой высотъ и въ бездонной глубинъ другъ противъ друга синъли тонкой синъвой два небесныхъ свода, и вода между ними пропадала изъ глазъ.

— Сапись на весла!

Андрейка безпрекословно взялся за весла и сталъ грести, обливаясь потомъ.

Вверху, не особенно высоко, надъ моремъ неслось бѣлое, ослѣпительно-блестящее облачко съ разорванными краями, точно это уносило оторвавшійся гдѣ-то кусочекъ ваты. И это быстро несущееся облачко рѣзко нарушало впечатлѣніе знойной неподвижности и покоя, царившихъ на морѣ. А дѣдъ все поглядывалъ то на облачко, то на горизонтъ, въ синевѣ котораго терялись и вода и небо: оттуда, тѣснясь, густо лѣзли круглые барашки. Они торопливо выбирались съ особенной и необъяснимой при полномъ затишъѣ поспѣшностью.

Андрейка, измученный, задыхающійся отъ тяжелаго зноя и напряженія, сталь испытывать глухое безпокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бѣжали одно за другимъ облака, блестящія съ одной и зловѣще затѣненныя съ другой стороны. Дѣдъ, все подгонявшій Андрейку, самъ сѣлъ за весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорѣе по тому направленію, гдѣ долженъ былъ открыться берегъ.

Въ той сторонъ, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдругъ побъжала потемнъвшая узкая полоса безчисленныхъ морщинокъ, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. Въ ту же минуту забъжалъ вътеръ, шевельнулъ парусъ, вздулъ на спинъ Андрейки рубаху и понесся дальше, вмъстъ съ мелкой рябью, темнившей свътлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блескъ моря и безсильно повисшій парусъ.

Дѣдъ, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложиль весла, досталъ изъ-подъ сидѣнья кафтанъ, надѣлъ, подпоясался потуже, усѣлся на кормѣ, пропустилъ шкотъ въкольцо возлѣ себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися съ свътлой поверхностью, по которой съ неуловимой быстротой бъжали тъни облаковъ... И вдругъ оно почернъло на необозримомъ пространствъ, отъ края до края. Вътеръ, свистя

въ ушахъ и обдавая прохладой, мгновенно наполнилъ парусъ, и лодка, подымая передъ собой водяной бугоръ, съ шумомъ понеслась, едва не поспъвая за скользившими тънями облаковъ. Позади полосой пъны потянулся длинный слъдъ.

Вътеръ, превращавшійся почти въ ураганъ, не могъ сразу раскачать за минуту спокойнаго моря, и, несмотря на всъ его усилія, оно только все больше и больше черньло. Но дъдъ зналъ коварство этихъ внезапныхъ лътнихъ бурь. Онъ разыгрывались гдъ-нибудь далеко и потомъ, налетая оттуда, пригоняли съ собой уже поднятыя, готовыя, расходившіяся волны, которыя начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому онъ, съ рискомъ опрокинуть лодку, полностью отдавалъ парусъ вътру, и они неслись съ безумной быстротой, отъ которой рябило въ глазахъ, и пънящаяся вода проносилась назадъ, какъ мимо желъзнодорожнаго поъзда. Открывшійся впереди тонкой чертой берегъ выступалъ все яснъе и яснъе.

Волны, дъйствительно, пришли. Онъ шли, какъ грозная рать, съ бълыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругомъ насталъ адъ.

Лодка зарывалась носомъ. Волны, огромныя, съ острыми подавшимися впередъ гребнями и срывавшейся по вътру пъной, шли на нее съ шипъніемъ, съ шумомъ, безъ перерыва, безъ отдыха. Кипящіе зеленоватые гребни то и дъло обрушивались черезъ бортъ. Шкоты натянулись, какъ нитки, а парусъ, оттягивая мачту, дрожалъ отъ страшнаго напряженія, купаясь въ обдававшихъ его брызгахъ. До самаго неба, по которому торопливо и низко бъжали сърыя всклокоченныя, какъ грязная вата, тучи, стоялъ все заполняющій шумъ, изъ-за котораго нельзя было различить ни скрипа подававшейся во всъхъ пазахъ лодки ни звука человъческаго голоса.

Андрейка, уцѣпившійся за мачту, видѣль, какь у дѣда шевелились губы, но голоса его не слышаль. Прижимаясь къ дрожавшей мачтѣ, Андрейка глядѣль на бунтовавшія, съ кинящими верхушками волны, которыя безъ числа и безъ конца шли на ихъ одинокую, заброшенную лодку. Она то совсѣмъ ложилась на бокъ, моча бившійся краемъ въ водѣ парусъ, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейкѣ въ нѣсколькихъ верстахъ открывался бѣлый отъ прибоя берегъ, старая верба и бѣлѣвшая на берегу хатка.



Андрейка не чувствоваль особеннаго страха, онъ привыкъ къ бурямъ, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Онъ такъ привыкъ подчиняться и слъпо върить на моръ дъду, что не думалъ объ опасности, хотя хлеставшия черезъ бортъ волны все больше заполняли лодку, и она все тяжелъе взбиралась наверхъ. Андрейка сталъ черпать и выливать за бортъ черпакомъ воду, но это мало помогало.

Старикъ сидълъ на кормъ, едва видимый въ облакъ водяной пыли и проносимой вътромъ пъны, правя рулемъ, отдавая нарусъ каждый разъ, какъ налетавшій штормъ клалъ лодку на бокъ. Суровое, изръзанное морщинами, мокрое отъ брызгъ лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Онъ сдълалъ знакъ, и Андрейка, бросаемый изъ стороны въ сторону качкой, на четверенькахъ, болтаясь въ водъ, перебираясь черезъ кучи рыбы, полъзъ на корму. Когда онъ добрался до кормы, старикъ нагнулся къ его уху и крикнулъ:

## — Кидай рыбу за борть!

Андрейка расширенными глазами глядъть на старика, но старикь ткнулъ его кулакомъ. Мальчикъ дрожащими руками сталь выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вонъ изъ лодки. Только теперь онъ понялъ всю грозившую имъ опасность, и дътское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, онъ другой торопливо выбрасывалъ рыбу и горько плакалъ и причиталъ сквозь слезы:

— Ы-ы-ы... миленькіе, потопаемь!.. ы-ы-ы... потопаемъ... подайте помощи, пото-опаемъ!..

Но вътеръ сердито уносилъ его жалобу, и волны, разбиваясь о бортъ лодки, высоко вздымались бълымъ столбомъ брызгъ.

Андрейка повыбросать всю рыбу... Лодка пошла легче... Верегь все приближался... Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтъвшій прибрежный песокъ и чернъвшіе на берегу остовы старыхъ лодокъ... Андрейка, продолжая вычернывать воду, сталъ молиться. Онъ молился тому старику съ съдой бородой, что былъ изображенъ на потемнъвшей иконъ въ углу церкви, передъ которой дъдъ всегда ставилъ свъчи. И Андрейка все ждалъ, что вотъ-вотъ ихъ лодка станетъ легче, и волны перестанутъ плескать черезъ бортъ пънистыя верхушки. Но попрежнему съ шумомъ шли водяныя горы, летъла пъна и низко неслись грязныя тучи.

Шумя въ оснасткъ и срывая гребни волиъ, набъжалъ порывъ бури, погнулъ парусъ, лодка безсильно легла на бокъ, и въ нее всъмъ бортомъ хлынула огромная волна.

Андрейка, съ ногъ до головы окаченный волной, схватился объими руками за мачту, захлебываясь оть ворвавшейся въ ротъ соленой воды. Старикъ, съ проступившей по загорълому, обътренному лицу землистой блъдностью и съ прыгавшей нижнею челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшійся бортъ. Лодка выпрямилась, но въ ней до половины оказалось воды, и она съ трудомъ теперь выбиралась на гребни набъгавшихъ волнъ, которыя яростнъе и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждалъ, что они пойдутъ ко дну. Пеодолимый страхъ охватывалъ его. Онъ на четверенькахъ, весь въ водъ, полъзъ къ дъду.

— Дѣ-ѣду, боюсь!..

Дъдъ все съ такимъ же мокрымъ блъднымъ лицомъ и прыгавшей челюстью втащилъ Андрейку на свое мъсто, сунулъ ему руль и конецъ шкота:

— На вербу... на вербу держи!..

Старикъ крикнулъ это, что было голосу, но Андрейка изъза шума не разобралъ его словъ. Онъ только видълъ, какъ дъдъ сбросилъ шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянулъ руки, ринулся за бортъ, и облегченная лодка, съ переполненнымъ вътромъ парусомъ, пошла быстръе.

Кругомъ, какъ снътъ въ степи въ буранъ, бълъла несшаяся поверхъ моря пъна, навстръчу бъжалъ берегъ, и всъ предметы на немъ быстро увеличивались, выступая все отчетливъе: размытые глинистые овраги, чернъвшія на пескъ лодки, бълая хата и старая верба возлъ нея.

Андрейка былъ весь охваченъ восторгомъ сознанія, что онъ спасенъ.

Зажавъ подъ мышкой руль, накрутивъ на руку туго тянувшій шкотъ, онъ оглянулся: далеко-далеко, среди волнъ и пѣны мелькнула чернѣвшая голова. Она то совсѣмъ скрывалась изъ глазъ, то снова показывалась, подымаясь и опускаясь вмѣстѣ съ волнами. У Андрейки съ представленіемъ дѣда соединялось представленіе суровой, ни передъ чѣмъ не поддающейся силы, и теперь видъ этой безпомощно подымавшейся и опускавшейся вмѣстѣ съ волнами головы поразилъ его. Андрейка закричалъ пронзительнымъ дѣтскимъ голосомъ:

— Дъ-ъдко!.. дъ-ъдко!.. дъ-ъдко!..

Глотая неудержимо катившіяся изъ глазъ слезы и соленыя бившія въ лицо брызги, онъ изо всёхъ силь навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, съ разбъга круто повернулась, описавъ кругъ, и, какъ бы призадумавшись, стала противъ вътра. Парусь ослабъль и сталь отчаянно болтаться и полоскать. Андрейка, все такъ же неудержимо рыдая, положилъ руль совсвиъ на бортъ; лодка повернулась еще больше, вътеръ мгновенно наполниль съ другой стороны туго вытянувшійся парусъ, лодка рванулась и, все больше и больше черная бортами и съ каждой секундой осъдая, понеслась отъ берега назадъ въ море, туда, откуда, толиясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны. и гдъ безпомощно виднълась, то скрываясь, то опять показываясь, голова...

— Дѣ-ѣдко!.. дѣ-ѣдко!.. дѣ-ѣдко!..

А. Серафимовичъ.

# Ha mopt.

Пароходъ уходилъ въ море.

Какъ большая, тяжелая глыба, отколовшаяся отъ материка, отвалился онъ отъ каменнаго края набережной: межъ ними клиномъ вошло море. Пароходъ пыхтълъ, ревълъ, упирался, медленно поворачивался, какъ матерая корова въ тесномъ хлеву, неохотно тянулся за маленькимъ буксиромъ, похожимъ на ръчного рака.

На берегу махали платками, нагозали другъ на друга, вытягивали шеи, какъ цыплята въ корись оъгановули че острый край набережной и полнимали руску да гео. край набережной и поднимали ручбу... Ле тесь охву

раясь летъть. Бъжали по берегу, пно был

«Шарфомъ подвязывать не забудь! Кланяйтесь Кузьмъ Петровичу! Двадцать четвертое помните! Вынь, говорю ВЫНЬ !..»

Но воть и словь не слышно, даже когда наставляють руки трубками. Говорять жестами, не понимають, раздраженно мотають головами. безнадежно машуть руками.

Пароходъ вышель на середину гавани, пыхнулъ, окутался чернымъ дымомъ, отчего вода кругомъ стала лиловой, забурлилъ, задрожалъ и поплылъ въ зовущую даль моря, въ ту сторону, гдѣ нѣтъ береговъ.

Всѣ пассажиры на палубѣ. Сидятъ, стоятъ у перилъ, липнутъ взглядами къ берегамъ. Наводятъ бинокли. Шире раз-

вертывается море. Падають, уплывають берега...

Рузанова никто не провожаль. Онъ сидълъ на палубъ, смотръль, какъ суетится въ гавани народъ, толпятся у бортовъ пассажиры. Ему передавалось волнение окружающихъ, но волнение это было радостнымъ. Онъ впервые видълъ южное море, и будущее представлялось ему такимъ же красивымъ, сверкающимъ и голубымъ, какъ морская даль. Онъ—молодой дипломатъ, секретарь бейрутскаго консульства. Ъдетъ на мъсто. И въ головъ у него ясные планы: теперь секретарь, скоро консулъ, а черезъ двадцать лътъ посланникъ...

Прошелся по пароходу. Заглянулъ въ машинное отдѣленіе. Тамъ, на многосаженной глубинѣ, кажется, на самомъ морскомъ днѣ, около раскаленныхъ печей работаютъ черные кочегары. Въ гигантскомъ напряженіи клокочетъ машина, дышитъ теплымъ паромъ, нагрѣтой нефтью. Вмѣстѣ съ тонкими струйками пара взлетаютъ кверху стальные маслянистые поршни, взлетаютъ и прячутся, точно чъи-то безпокойные пальцы: тычутъ вверхъ, въ стеклянную крышку, да не могутъ достать.

Копошатся палубные пассажиры. Залъзають на грязныя нары, разстилають на палубъ постели. На бакъ, въ загородкахъ, стоять овцы, коровы и лошади.

Матросы убирають канаты, закрывають люки, свертывають навъсы, приводять все въ дорожный порядокъ.

Прошелъ, осмотрълъ и всъмъ остался доволенъ. Часть земли, пароходъ понесъ на себъ и всъ земные распорядки. Богатые и бъдные, рабочіе и бездъльники, начальство и подчиненные, грязныя нары и бархатные диваны—все здъсь такъ же, какъ и тамъ, на землъ.

Завязываются несмёлые узлы новыхъ знакомствъ. Ходятъ по палубъ, смотрятъ другъ на друга, заводятъ разговоры нъжно, внимательно.

Сидить на скамейкъ и кормить грудного ребенка молодая дама. Другая дъвочка лъть шести, прекрасная, точно изъ сказки, съ золотистыми волосами, какъ взволнованный котенокъ.

лъзетъ къ периламъ, хочетъ заглянуть въ воду. Мать часто окликаетъ ее испуганнымъ голосомъ:

— Надя! иди сюда, Надя! Господи, теб'й в'йдь говорю, Надя!

Тогда Надя бъжить по палубъ, высоко подбрасываеть пятки, наклоняеть голову и любуется, какъ у ней надъ глазами свисають золотистыя кудряшки.

Надя уже почти познакомилась съ Рузановымъ. Когда Надя

проходить близко, онъ улыбается и тихо зоветь:

— Надя! иди сюда, Надя!

Надя бросаетъ на него лукавый взглядъ, звонко смѣется и бѣжитъ прочь. Снова подходитъ близко, смотритъ нарочно въ сторону, а на бровяхъ и губахъ уже прыгаютъ живчики смѣха.

Надя хотела спрятаться отъ Рузанова за столоикомъ периль, соскользнула и упала въ море.

Случилось это такъ неожиданно просто, что въ первое мгновеніе даже никто не вскрикнуль. Кофточка изъ бѣлой фланели раскрылась, взметнулись на головѣ золотыя кудряшки. На одинъ мигъ Рузанову показалось, что Надя не упадетъ въ воду, а, какъ бабочка или сказочный эльфъ, полетаетъ надъ моремъ вокругъ парохода и снова прилетитъ на палубу, засмѣется надъ общимъ испугомъ, побѣжитъ, затопаетъ ножками.

Но уже въ слъдующее мгновеніе эльфъ упалъ на воду, немного покатился по волнъ впередъ, какъ движется нароходъ. Вода разступилась хрустальной люлькой и закрыла, точно въ стеклянную коробку уложила. Видно подъ водой, какъ она судорожно дрыгнула ручками, ножками.

Раздался крикъ, точно разодрали большое полотно: крикъ воющій, съ трескомъ. На палубу вихрь залетьлъ, подхватилъ, закружилъ по бортамъ цвътныя женскія платья, сбилъ въ безтолковую точку сърые пиджаки, голубыя и красныя кофточки. Закричали, замахали руками. Побъжали куда-то.

Но еще раньше всего этого за Надей сърымъ пятномъ мелькнулъ черезъ перила и полетълъ въ море другой человъкъ...

Кто-то посторонній, какъ показалось Рузанову, сняль съ него пиджакъ, подбросилъ на желъзныя перила, толкнулъ внизъ... И, весь холодъя отъ ужаса, молодой дипломатъ полетълъ вслъдъ за Надей.



Н Пибовечен

ORea HT.

Дунуль снизу вътерь, обдаль ласковой теплотой похолодъвшее тъло. Упаль на воду неловко, спиной. Потянуло внизь, закрутило. Въ ноздри потекла соленая вода, защипала.

закрутило. Въ ноздри потекла соленая вода, защипала.

Началь работать руками и ногами, толкаль упругія, резиновыя стёны воды. Зашумёло надъ головой. Вынырнуль и поплыль сгоряча куда попало.

Открыль глаза. Пароходъ отошель далеко, по крайней мъръ, такъ показалось снизу, съ воды. Но поворачивается бокомъ, взбиваетъ высокую пъну, чуть не до верхней палубы. По борту скользять люди, лодка.

Бортовая волна снова плеснула въ лицо. Замоталъ головой, отряхнулся. Поднялся, сколько могъ, на рукахъ и ногахъ, оглянулся. Гдѣ Надя? Саженяхъ въ десяти на водѣ перевертывался цвѣтной комочекъ. Быстро поплылъ туда. Сорвалъ рукава рубашки. Мокрое полотно разорвалось легко. Башмаки налились водой—снялъ ихъ ногами. Жилетка, брюки намокли, немного мѣшаютъ, но плытъ можно. Не нужно только волноваться, надо беречь силы. Плыветъ. Близко. Комочекъ повернулся и погрузился въ воду. Пересталъ работатъ руками, и въ стеклѣ воды увидѣлъ Надино тѣло. Выпустилъ изъ груди весь воздухъ и нырнулъ.

Вспомнилъ изъ физики, что если на предметы подъ водой смотръть вкось, то они кажутся не на своемъ мъстъ. Соображалъ — выше или ниже кажутся они, и не успълъ сообразить, какъ рука натолкнулась на Надю.

Прошло минуть пять, пока подошла лодка. Нужны были громадныя усилія, чтобы удержаться на поверхности. Ухватиль Надю зубами за платье, опустился въ воду по самый ротъ. Проплылъ невдалекъ большой любопытный дельфинъ и сдълаль около два тъсныхъ оборота, мелькая въ прозрачной водъ поочередно бълымъ брюхомъ и темной спиной. Рузановъ даже почувствоваль тъломъ, какъ мягко заструилась за морскимъ звъремъ вода.

Подошла лодка. Въ туманѣ люди. Видно только, какъ на голову надвигается ослѣпительно бѣлый бортъ, и вода заплескалась подъ пимъ голубымъ молокомъ.

Точно у лодки десятки корявыхъ рукъ, и всё протянулись къ Рузанову. Судно накрепилось такъ, что Рузановъ увидёлъ другой бортъ, даже дно. Раздалась рёзкая команда офицера.

— На мъста-а-а! Коваленко, Андрейчукъ, вынимайте!

Взяли Надю. Потащили Рузанова. Андрейчуковы оспины налились кровью, точно лицо покрылось кровавой росой. Тёло свое показалось Рузанову такимъ тяжелымъ. что охватило сомивние: вытащать ли матросы. Руки отяжелёти: онъ не могь ими двинуть. Было тепло, но онъ дрожалъ всёми жилками тёла. Хотёль что-то сказать, но прикусиль языкъ. Стиснулъ зубы, чтобы не стучали.

Надю положили на свернутый пологь. Спорили, какъ положить голову: выше или ниже туловища, да такъ и не ръшили. А доктора взять съ собою забыли.

### — Въ весла!

Лодка ощетинилась боковыми плавниками и, чуть-чуть макая въ воду гибкіе концы веселъ, быстро поплыла къ пароходу.

Рузанова поддерживали, усаживали. Кругомъ свътились хорошія лица. Тревожно скользили взглядами по маленькому, неподвижному и мокрому тълу Нади и лучились лаской разноцвътныхъ глазъ въ сторону Рузанова. Помощникъ капитана снялъ свой китель и накинулъ Рузанову на плечи, прикрылъ ему чъмъ-то голову.

«И какъ это я упалъ въ море?» подумалъ на мгновеніе Рузановъ, но тотчасъ вспомнилъ, что онъ прыгнулъ самъ за Надей. И удивился. Какъ это онъ ръшился!? И только теперь испугался моря, глубины, бълаго брюха дельфина. А можетъбыть, это была акула?

Не замѣтиль, какъ очутились около самаго нарохода. Миннуту тому назадъ нароходъ на безграничномъ фонѣ моря и неба казался маленькимъ, и небо висѣло низко надъ моремъ. Теперь нароходъ, высокій, огромный, давить чернымъ бортомъ, а голубое небо взметнулось надъ нимъ высоко-высоко.

Принявъ лодку, пароходъ тронулся въ путь, оставивъ послъ себя въ моръ широкое свътло-зеленое озеро взбаламученной воды. На палубъ около Нади широкимъ полукругомъ столиились нассажиры, возился пароходный докторъ, плакала тихо съ ребенкомъ на рукахъ мать. Хлопотали женщины, приносили бълье, одеколонъ, уксусъ, одъяла—все, что было нужно и ненужно. Объ Рузановъ вспомнили тогда, когда Надя очнулась, и ее уложили въ кровать. Надина мать бъгала съ радостными слезами по пароходу, искала Рузанова, чтобы поблагодарить.

# Пожаръ на кораблъ.

I.

Давно, когда еще не было паровыхъ судовъ, а были только парусныя, въ одинъ изъ декабрьскихъ дней, русскій военный транспорть «Діана», направлявшійся съ разнымъ грузомъ изъ Кронштадта въ Камчатку и порты Охотскаго моря, покачивался въ тихой зыби Атлантическаго океана въ штилевой полосъ у экватора.

«Діана», недурно ходившая даже при легкомь вѣтеркѣ, теперь, словно парализованная, не двигалась и походила на гигантскую птицу съ опущенными безпомощно крыльями. Бѣлые паруса, точно тряпки, обвисли на трехъ высокихъ мачтахъ транспорта и хлопались о нихъ при мѣрномъ покачиваніи судна, словно бы говоря о своей безпомощности. Печально висѣли и кормовой флагъ и вымпелъ.

Солнце, ослѣпительное и жгучее, въ видѣ большого раскаленнаго золотистаго шара, стояло въ глубокой выси безоблачнаго неба, и отвѣсные его лучи накаливали неподвижный воздухъ, заливая блескомъ и этотъ застѣлившій, словно дремлющій океанъ, и далекую золотистую мглу горизонта, и налубу транспорта, который казался какой-то несчастной сиротинкой среди безбрежной водяной пустыни, отливавшей бирюзой.

Ни одного паруса не бълветь на горизонтв. Ни одного живого существа не видно вокругь.

Порой опустится на воду стайка бълоснъжныхъ альбатросовъ съ ихъ красными клювами и красными кругами у глазъ, поохотится за рыбой, тяжело подымется, разбъжится по водъ и, расправивъ свои громадныя, вдвое сложенныя крылья, улетить и быстро скроется изъ глазъ. Среди торжественной тишины океана раздается плескъ и шумъ выпущенной китомъ струи, похожей на фонтанъ, и морской великанъ, показавъ изъ воды свою черную спину, снова исчезаетъ въ глубинъ океана.

Душно, томительно и тоскливо морякамъ на «Діанѣ». Ихъ семьдесять матросовъ и десять офицеровъ, включая капитана и врача. Вотъ уже восемь дней, какъ «Діана», пробѣжавъ съ нассатомъ сѣверные тропики, «штилюетъ» вблизи экватора, и никто не знаетъ, скоро ли тихое экваторіальное теченіе выне-

сеть ее изъ этой морской Сахары опять къ желанному вътру, который вздусть наруса и помчить корабль впередъ. Воть уже третья недъля, какъ матросы сидять на солонинъ да на сухаряхъ.

#### II.

На бакъ уже собрался кружокъ пъсельниковъ.

Затянуль тенорокъ-подголосокъ, подхватиль хоръ, и звуки родной грустной народной пѣсни разлились среди безмолвія океана. Разговоры прекратились. Всѣ какъ-то задумчиво притихли, слушая заунывный напѣвъ пѣсни, напоминавшей здѣсь, подъ экваторомъ, далекую родину. И всѣ офицеры вышли наверхъ изъ душной кають-компаніи. Вышелъ и капитанъ, высокій серьезный финляндецъ, лѣть за сорокъ, въ своемъ бѣломъ кителѣ, бѣлыхъ широкихъ штанахъ и въ туфляхъ, и мѣрно зашагалъ по шканцамъ, недовольно взглядывая по временамъ на хлопающіе паруса.

А горизонть уже пылаль багрянцемь, и небо надь нимь окрасилось всевозможными цвътами волшебныхъ красокъ, начиная отъ пурпура и кончая нъжно-лиловой... Еще минута, другая, и солнце исчезло въ этомъ заревъ, и на противоположной сторонъ неба уже мигали блъдныя звъзды.

Пъсня смолкла. Вахтенный офицеръ скомандовалъ:

— Флагь спустить!

Всъ обнажили головы. Флагъ былъ спущенъ, и суровый день окончился.

За короткими сумерками почти внезапно наступила чудная южная ночь, и небо засвътплось мпріадами ярко мигающихъ звъздъ, среди которыхъ особенно хороши были Юпитеръ и Венера. А почти надъ головами тихо лила свътъ красавица южнаго полушарія — звъзда Креста.

Повъяло нъжной прохладой. Мракъ охватилъ со всъхъ сторонъ «Діану». Только зеленый и красный огоньки по бокамъ судна да бълый огонекъ фонаря, привязаннаго къ передней мачтъ, указывали во мракъ ночи присутствіе судна.

Пъсни возобновились — спать было еще рано. Но вотъ пробило двъ склянки (девять часовъ), и вахтенный офицеръ приказалъ раздавать койки. Раздался свистокъ и вслъдъ затъмъ крикъ боцмана:

— На молитву!

Всъ семьдесятъ человъкъ команды выстроились на шканцахъ, обнажили головы и пропъли хоромъ молитву.

Затъмъ раздалась команда: «брать койки!» и минутъ черезъ десять - пятнадцать всъ матросы, за исключениемъ двадцати человъкъ вахтенныхъ, уже лежали на разостланныхъ тюфячкахъ на палубъ. Спать внизу, въ матросскомъ помъщении, было душно.

Скорс раздался свисть и храпъ спящихъ людей. Къ одиннадцати часамъ уже не видно было огня ни въ капитанской каютъ ни въ каютъ-компаніи. Всъ спали.

Только вахтенный офицерь, весь въ бѣломъ, шагалъ себѣ взадъ и впередъ по мостику, боцманъ разгуливалъ на узкомъ пространствѣ бака, да двадцать человѣкъ вахтенныхъ матросовъ, разбившись маленькими кучками, тихо, совсѣмъ тихо, словно бы боясь потревожить тишипу этой волшебной ночи, разговаривали между собой, коротая время вахты. Сказывали сказки, вспоминали про свои мѣста, про разныхъ командировъ— злыхъ и добрыхъ. Нѣкоторые, притулившись у борта, поклевывали носомъ.

И надъ всей этой маленькой кучкой людей словно бы тихо вздрагивало сверкающее звъздами очаровательное небо. А океанъ обвъвалъ нъжной прохладой, посылая кръпкій, эдоровый сонъ.

### III.

О чемъ только не перемечталь въ теченіе вахты молодой мичмань, и какія только воспоминанія, хорошія и поэтическія, не приходили въ его голову! Но къ концу вахты южная ночь точно околдовала и его, и онъ дѣлалъ чрезвычайныя усилія, чтобы не поддаться дремѣ... Онъ нарочно ходиль взадъ и впередь, боясь прислониться къ поручнямъ, такъ какъ зналъ по опыту, что, прислонись онъ на минутку, и тотчасъ же задремлетъ. Бывали такія оказіи! Околдовывали его эти тихія, нѣжныя ночи и въ тропикахъ, гдѣ дуль вѣтеръ, а тутъ...

Мичманъ вдругъ остановился: странный запахъ ошеломилъ его. Онъ потянулъ носомъ... Нътъ сомнънія, дымъ и острый запахъ гари.

«Господи, что это такое?» подумаль онь и бросился съ мостика на палубу. А ужь боцмань, перескакивая черезъ спяцихъ, бъжаль къ нему навстръчу.

- Ваше благородіе!— тревожно проговориль боцмань.— Нехорошо нахнеть.
  - То-то и я слышу... Откуда пахнетъ?

— Будто изъ-подъ палубы, ваше благородіе...

Принесли фонари. Легкія струйки дыма вырывались изъподъ плотно закрытаго люка, въ передней части трюма, гдѣ находился грузъ.

— Открыть люкъ!

Едва нѣсколько человѣкъ приподняли тяжелую крышку, покрывавшую одно изъ отверстій грузового пространства, какъ густые клубы дыма вырвались изъ-подъ него, и внизу блеснуло пламя.

— Барабанщика! Пожарную команду! — скомандоваль, объятый ужасомь, молодой офицерь и послаль сигнальщика разбудить капитана.

Не прошло и полминуты, какъ среди тишины раздалась частая тревожная дробь пожарной тревоги.

И вмигъ сонный корабль сталъ живымъ и освътился фонарями. Всъ, какъ бъщеные, ринулись по своимъ мъстамъ. Черезъ двъ-три минуты часть команды была съ топорами, а другая у помпъ, или переносныхъ пожарныхъ трубъ.

Капитанъ, по обыкновенію, невозмутимый и серьезный, отдавалъ приказанія. Только скулы его бѣлобрысаго лица двигались быстрѣе, да глаза возбужденно горѣли.

— Руби палубу!.. Заливай здёсь! — командоваль онъ рёзкимъ, отрывистымъ голосомъ.

Нъсколько десятковъ топоровъ рубили палубу около люка. Всъ помпы дъйствовали и выбрасывали воду въ клубы густого чернаго дыма, изъ-подъ котораго вырывалось пламя, все большее и большее.

— Осмотрите трюмъ!.. Поднять всв люки!

Подняли другіе люки. Дымъ, правда, слабый, поднимался и изъ нихъ.

— Воды! воды! Качай сильнъй, ребята! — кричалъ капитанъ. Завязалась отчаянная борьба людей съ огнемъ. Капитанъ былъ теперь блъденъ, какъ полотно, сознавая весь ужасъ положенія. Очевидно, что-нибудь тлъло внизу уже давно, и теперь было трудно бороться съ огнемъ.

Но онъ не падалъ духомъ. Надежда спасти судно не покидала его.

Онъ самъ ринулся въ трюмъ черезъ другой люкъ, чтобы посмотръть, въ какомъ положении находится остальной грузъ,

и вышель оттуда мрачный. И тамъ все горъло внизу.

Онъ отдалъ приказаніе выбрасывать еще не загоръвшійся грузъ за борть. Но скоро это сдълалось невозможнымъ. Матросы задыхались въ дыму.

Помпы все время работали, вода лилась, но пожаръ въ трюмъ не утихалъ. Еще нъсколько времени — и загорълось самое судно. Пылала палуба, разгорълись смолистыя снасти. Огонь поднимался наверхъ. Начала горъть передняя мачта.
Капитанъ понялъ, что борьба певозможна и что пора спа-

сать людей. Попрежнему, полный самообладанія, онъ приказаль бросить вев работы и спускать гребныя суда на воду. Отдавая приказанія объ этомъ, онъ не забыль ни одной мелочи: распорядился, чтобы на всякую шлюпку была взята провизія, боченки съ пръсной водой и запасныя весла и паруса. Вслъдъ затъмъ онъ приказалъ старшему штурману спасти шканечный журналъ, инструменты и карты, а ревизору денежный сундукъ.

Благодаря наружному спокойствію финляндца-капитана, на транспортъ не было никакой паники: все дълалось, какъ на ученьи. Люди, занятые спускомъ шлюпокъ, работали съ лихорадочной посившностью; другіе — носили запасы провизіи, боченки съ водой, паруса, весла. Никто, казалось, въ эти минуты не думалъ объ опасности—очутиться на шлюпкахъ въ

океанъ, въ пятистахъ миляхъ отъ берега Америки.

Передняя часть «Діаны» уже вся пылала въ огнъ, озаряя свътомъ частицу океана. Всъ были на кормъ транспорта. Баркасъ и два катера, совсѣмъ готовые, держались у борта за кормой. Капитанъ спустился въ свою каюту, торопливо сдернуль со стѣны два портрета—молодой жены и крошки мальчика, сунуль въ карманъ кошелекъ съ деньгами и хотълъ было уходить, какъ замътилъ своего въстового Захарку, усердно завязывающаго чемоданы съ пожитками капитана.

- Ты что это?
- Ваши вещи собираю, вышескобродіе.
- Брось!
- Можно спасти, вышескобродіе. Не надо! Уходи отсюда!

Захарка съ недоумъніемъ взглянуль на капитана и выбъжалт, исъ каюты.

Капитанъ прощальнымъ, полнымъ грусти, взглядомъ обвелъ свою каюту—эту удобную каюту, въ которой онъ еще вчера чувствовалъ себя довольнымъ и счастливымъ, и выбъжалъ наверхъ.

- Всѣ ли здѣсь? спросилъ онъ старшаго офицера.
- Всѣ! отвѣтилъ старшій офицеръ.
- Ребята, съ грустной суровостью проговориль капитанъ, мы сдълали все, что могли, чтобы спасти судно. Вы боролись такъ же мужественно съ огнемъ, какъ и со штормами... Спасибо, ребята.
- Рады стараться, вышескобродіе!— гаркнули въ отвѣтъ матросы.
- Теперь намъ предстоитъ болѣе тяжелое плаваніе на шлюнкахъ. Будьте такими же молодцами, приготовьтесь къ лишеніямъ и слушайте своихъ офицеровъ. Помните, что, если каждый исполнитъ свой долгъ, мы можемъ спастись... Не ропщите, если порціи пищи и воды будутъ уменьшены. П я и всѣ офицеры будутъ всть столько же, сколько каждый изъ васъ... Съ собой лишняго ничего не брать... Оставить все... Господа офицеры, я васъ объ этомъ же прошу.

Вев, кто думаль снасать имущество, побросаль его на палубу.

— Теперь сажайте людей на шлюпки, Иванъ Иванычъ!— соратился капитанъ къ старшему офицеру. — Не суетитесь, ребяга! Садитесь въ порядкъ! — прибавилъ онъ и самъ поднялся на мостикъ, чтобы слъдить за посадкой людей.

Матросы спускались по штормъ-трапу въ суровомъ безмолвіи; никто не ронялъ ни слова. Сперва сошли больные съ фельдшеромъ и врачомъ, потомъ—остальные матросы и офицеры, распредъленные по шлюпкамъ.

Пылала уже и гротъ-мачта. Впереди за ней все было объято пламенемъ. На мостикъ сыпались искры. Но капитанъ не оставлялъ своего поста, пока вст не стли въ шлюпки.

Тогда и онъ, едва сдерживая слезы, съ выраженіемъ горя на своемъ серьезномъ лицъ, сошелъ съ мостика, съ котораго иять лътъ управлялъ любимымъ судномъ, и, взглянувъ любовнымъ взоромъ на горъвшую «Діану», спустился на баркасъ.

— Отчаливай! — скомандоваль онъ.

Гребцы взялись за весла. Взоры всѣхъ обратились къ пылающему кораблю, который трещалъ, изрыгая пламя и сыпля искры среди безмолвія океана и окружающаго мрака ночи. Только теперь, казалось, матросы сознали ужасъ своего положенія. И всё, какъ одинъ человёкъ, сняли шапки и благоговёйно крестились. По многимъ лицамъ текли слезы. Мысли о смерти пробёгали въ головахъ.

А пламя разгоралось все ярче и ярче. Словно горъль гигантскій факель среди океана. Прошло еще десятокъ минутъ, и вдругь раздался глухой трескъ, и огненные снопы съ шипъніемъ упалн въ воду. «Діана» исчезла изъ глазъ. Все вдругъ погрузилось въ темноту.

— О Господи!— шептали на шлюпкахъ матросы и снова крестились.

Маленькіе огоньки трехъ шлюпокъ тихо двигались одинъ за другимъ въ близкомъ разстояніи.

Весла, опускаясь въ воду, взрывали снопы блистающаго фосфорическаго свъта, и капли, падавшія съ нихъ, казались брильянтами. Плавная, но, несмотря на штиль, все-таки большая зыбь старика-океана стремительно качала крохотныя скорлунки, грозя ихъ проглотить. Но шлюпки легко прыгали по зыби; рулевые смотръли во всъ глаза. По временамъ съ баркаса, шедшаго впереди этой маленькой флотиліи, жгли фейерверки, чтобы шлюпки не разлучились. Онъ и безъ того не отставали одна отъ другой и жались другъ къ другу, словно бы ища спасенія въ тъсномъ сосъдствъ.

А чудная ночь попрежнему възла нъжной прохладой. И яркія звъзды мигали сверху. И усталыхъ несчастныхъ моряковъ клонило ко сну. Они дремали, посмънно чередуясь на веслахъ.

### IV.

Прошло двѣ недѣли, и маленькая флотилія еще была цѣла, направляясь полосою штиля къ американскому берегу. Каждое утро среди океана раздавалась утренняя молитва моряковъ, и въ полдень съ баркаса объявляли результатъ астрономическихъ наблюденій старшаго штурмана. До берега оставалось еще 100 миль. Но изъ семидесяти человѣкъ надежду увидѣть берегъ могли имѣть лишь сорокъ. Тридцать матросовъ и четыре офицера уже умерли отъ изнуренія и палящаго зноя. И оставшіеся въ живыхъ, казалось, съ покорностью ждали смерти, теряя надежду на снасеніе. Провизін оставалось такъ мало, что па каждаго человѣка приходилось по маленькому кусочку солонины, но сухарю и по полкружкѣ воды въ день. Капитанъ, исхудавшій

и состаръвшійся въ эти двъ недъли, напрасно старался поднять духъ моряковъ. Гребцы съ трудомъ опускали весла, и шлюпки безпомощно качались на океанъ. Томимые жаждой, съ воспаленными глазами, жадно вглядывались моряки на горизонтъ въ надеждъ увидать судно. Но горизонтъ былъ пустъ. Одно небо да океанъ, океанъ да небо и сверху это жестокое палящее солнце, а сбоку, совсъмъ близко у шлюпокъ, то и дъло показывались акулы, ожидая поживы́.

По временамъ многіе бредили. Имъ казалось, что они видятъ судно, и они съ дикою радостью кричали:

## — Парусъ! парусъ!

И простирали исхудалыя руки, и на изможденныхъ лицахъ свътились радостныя, счастливыя улыбки. Но видънія исчезали, и снова отчаяніе являлось на смъну радости. Каждый день унесиль новую жертву. Еще два дня, а тамъ голодная смерть... Но вдругь на разсвътъ дня, когда была роздана послъдняя провизія, и на катеръ оставалось только десяткъ два матросскихъ сухарей, раздался чей-то радостный крикъ:

## — Судно!.. судно!..

И одновременно тоть же крикъ раздался и съ двухъ другихъ шлюпокъ. Безумная радость оживила несчастныхъ. Всъ крестились и плакали. Взоры, полные надежды, были устремлены на горизонтъ. Употребляя нечеловъческія усилія, тъ, у кого еще сохранились кое-какія силы, стали грести къ кораблю, бълые паруса котораго ясно вырисовывались на горизонтъ. Въ то же время со всъхъ шлюпокъ не переставали махать флагами, привязанными къ поднятымъ весламъ. Стръляли изъ ружей и маленькой пушки на баркасъ.

Прошелъ часъ, другой. Надежда смѣнилась отчаяніемъ, отчаяніе надеждой. Замѣтятъ ли съ судна шлюпки?

И вдругъ среди безмолвія океана раздалось слабое «ура!» Съ корабля отчалила шлюнка и шла къ бъдствующимъ морякамъ.

Черезъ нѣсколько времени тридцать изможденныхъ страдальцевъ уже были на палубѣ французскаго купеческаго корабля.

## Свътлая ночь.

На улицахъ было непривычно тихо. Только изръдка проъзжали извозчичьи пролетки, или торопливо проходила фигура съ конусообразнымъ узелкомъ въ рукахъ. И опять тишина. Жизнь притаилась, всъ ждали чего-то.

По переулку шелъ высокій сутуловатый человъкъ, въ застегнутомъ пиджакъ табачнаго цвъта и сильно потертыхъ и обтрепанныхъ штанахъ. Онъ шлепалъ большими калошами. Онъ отставали отъ ногъ при каждомъ шагъ и обнажали худыя пятки и торчащіе, обтянутые сухой кожей щиколотки. Лохмы рыжихъ спутанныхъ волосъ выглядывали изъ-подъ силюснутаго картуза. Человъкъ шелъ, засунувъ руки въ карманъ и опустивъ голову...

Подуль холодный вътеръ, и зашумъли люди, много за разъ говорили, кричали что-то. Человъкъ оглядълся. Онъ стоялъ на берегу ръки; недалеко чернъла огромная арка моста. За черной кучей людей мутно бълъла ръка.

Человъкъ вспомнилъ, какъ еще вчера ходилъ смотръть на ледоходъ и, перегнувшись черезъ перила моста, слъдилъ за медленными льдинами. Онъ лъниво сталкивались и подползали подъ арку моста.

Чего же теперь то люди смотрять, ночью? Онь подошель поближе къ толив и разслышаль отдёльныя слова и фразы:

- «Утонеть! мальчоночекъ махонькій! Гдѣ ему справиться!..» «Спосылать надоть кого-нибудь». «Спосылать! самъ сунься»...
  - «А чего лъзъ?..» «Собаку, вишь, жалко стало».
  - «Гляньте-ка, братцы, чуть видать...»—«Вынырнулъ!..»
  - --- «Опять быдто нъту»...

Среди мутной бълизны, далеко, то показывалось, то исчезало маленькое, черное пятно.

- Дайте веревку, я нойду...
- Кто это? заговорили кругомъ. Должно, чужой... Да пикакъ, это Рыжикъ? Чего пьянаго пущаете?..
- Я не пьянъ... громко и спокойно проговорилъ Рыжикъ. Авось, спасу; а не спасу на то Божья воля.

Онъ схватилъ веревку, размащисто перекрестился и, спустившись съ берега, побъжалъ, перепрыгивая со льдины на льдину.



Грачи прилетъли.

А К. Саврасовъ.

Одна калоша соскочила съ ноги, взвилась и шлепнулась въ воду. Ледяныя мурашки побъжали по голой ногъ. Ръзкій, влажный вътеръ продувалъ грудь, но дышалось легко. Все ближе и крупнъе черное пятно. Вотъ уже можно различить рядомъ съ нимъ другое, маленькое, должно-быть, собаку. А льдины все движутся, лъниво трутся одна о другую, трещатъ, ломаются и проползаютъ. Появляются трещины, ноги скользятъ. Нъсколько разъ Рыжикъ провалился по поясъ въ темную ледяную воду и ссадилъ себъ колъни, карабкаясь на льдины. Теперь мальчикъ и собака замътили его. Они стояли на льдинъ, окруженной водой; ихъ медленно уносило. Мальчикъ что-то закричалъ, махая руками, собака прижалась къ его ногамъ, завизжала и завыла. Рыжикъ быстро завязалъ концомъ веревки кусокъ льда.

- Лови веревку! крикнулъ онъ мальчику и, держа другой конецъ, перебросилъ ему конецъ съ завязаннымъ кускомъ.
- Обвяжись веревкой покръпче! продолжалъ кричать Рыжикъ. Лъзь въ воду, я тебя вытащу.
  - А Шарикъ? раздался голосъ мальчика.
  - Ничего, толкни его въ воду, выплыветь.

Фигура мальчика соскользнула съ бѣлой льдины въ темную воду и на мгновенье исчезла, но тотчасъ же показались двѣ широко размахивающія руки. — Рыжикъ тащилъ къ себѣ веревку, быстро перехватывая ее руками, и черезъ нѣсколько мгновеній вытянулъ дрожащаго мальчика въ ледяной, прилипшей къ тѣлу рубашкѣ. За нимъ, отфыркиваясь, выпрыгнулъ Шарикъ, скользкій, повизгивающій.

— Ну, теперь живо къ берегу! — радостно крикнулъ Рыжикъ. — Ты не бойся, если шлепнешься въ воду: веревка у меня кръпко привязана вокругъ пояса, я тебя не выпущу.

И они двинулись къ берегу, но съ мальчикомъ итти было очень трудно. Онъ каждую минуту скользилъ, проваливался и начиналъ кричать дикимъ голосомъ; а Шарикъ визжалъ и боялся прыгать въ ледяную черную воду.

— Ужъ педалеко, — ободрялъ ихъ Рыжикъ, самъ начиная терять силы. Теперь, когда главное было сдёлано и съ берега доносились смутные голоса дожидавшихся людей, его возбужденіе стало ослабёвать, и онъ чувствоваль, что не ёлъ цёлый день. Голова кружилась, грудь при каждомъ вздохё рёзало, какъ ножомъ. Вётеръ усилился, льдины поползли быстрёе, паскакивая другъ на друга, громоздясь.



Нужно было выбирать удобное мгновенье, чтобы перепрыгивать съ одной на другую, не попадая въ трещины, иначе могло раздавить.

- Держись кръпче за веревку! Давай руку! кричаль Рыжикъ и прыгалъ, таща за собою мальчика. На большой льдинъ имъ пришлось остановиться: со веъхъ сторонъ нагромоздились глыбы, прохода не было.
- Вотъ какъ только эта правая продвинется, ты прыгай сначала!..—сказалъ Рыжикъ, съ трудомъ переводя духъ и чувствуя, что если онъ прыгнетъ первый, то ему не вытащить мальчика.

Задержанныя на минуту ледяныя глыбы задвигались, поплыли, открывая путь къ слъдующей большой льдинъ. Мальчикъ, ужасъ котораго дошелъ до того, что онъ уже не могъ кричать, а только стучалъ зубами, какъ-то отчаянно взмахнулъ рукой и прыгнулъ. За нимъ чернымъ комомъ промелькнулъ Шарикъ. Рыжикъ хотълъ тоже прыгнуть вслъдъ за ними, но у него не хватило силъ ни прыгнуть ни удержаться на льдинъ. Ноги соскользнули, онъ по шею ушелъ въ черную ледяную воду и глухо застоналъ отъ невыносимой боли: наскочившая льдина придавила ему грудъ. Опъ забился, какъ пойманная рыба. Потянулись полосы краснаго тумана, въ ушахъ шумъло, точно ухалъ подходившій паровозъ, и это глухое уханье проръзалъ, какъ стекломъ, пронзительный крикъ мальчика.

«Веревка!..» промелькнуло въ затемненной головъ Рыжика. Онъ открылъ глаза, сдълалъ послъднее усиліе правымъ плечомъ, освободилъ руки и, схватившись за край уже отползавшей отъ него льдины, съ трудомъ вскарабкался на нее. Оставалось только перешагнуть на большую льдину.

- Ушибло очень? испуганно крикнулъ мальчикъ.
- Ничего... выговорилъ Рыжикъ, дрожащими, отяжелъвшими руками отвязывая отъ пояса скользкую веревку. — Слышишь, какъ съ берега кричатъ?.. Бъги!.. Теперь близко... спасутъ... А меня... — онъ не договорилъ, хотълъ шагнутъ къ мальчику, по вдругъ все завертълось и загудъло вокругъ него; онъ зашатался, безпомощно взмахнулъ руками и упалъ навзничь, со всего размяха ударившись головой объ острую льдину.

Въ эту минуту съ высокой колокольни раздался первый огромный, торжественный ударъ большого колокола. Это быль послёдній земной звукъ, который долетёль до замиравшаго слуха Рыжика.

Людно, но тихо въ подвалъ. Съ важнымъ, прекраснымъ лицомъ лежитъ въ гробу Рыжикъ, сложивъ на груди прозрачныя,

застывшія руки.

Священникъ въ серебряной ризъ молится объ упокосніи души новопреставленнаго раба Божія Бориса, и надъ гробомъ, вмъсто мрачныхъ и давящихъ измученную душу погребальныхъ молитвъ, раздаются великія радостныя слова свъта и жизни:

«Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ»...

Allegro.

# Махмудкины дѣти.

T.

Въ послъднюю турецкую войну, наканунъ Новаго года, почью, шла перестрълка между нашими и турками. Съ версту, позади цъпи, въ турецкой деревнъ, на крыльцъ сидъли два казачьи офицера.

- Что, Пванъ Оомпчъ, новогодняя ночь то не особенно хороша?—сказалъ маленькій толстый полковникъ длинному майору, у котораго рука висъла на перевязи... Они сидъли на балконъ турецкаго дома.
  - Да!.. II изъ дому никакихъ писемъ.
- Меня это не особенно безпоконть. Знаю, что такое наша военная почта! А все-таки хорошо бы ну хоть однимъ глазкомъ взглянуть. Чортъ знаетъ! Рождество встрътили на Шипкъ, Новый годъ здъсь. А тамъ-то теперь—огни горятъ, дъти бъгаютъ веселыя. Ваша Александра Петровна со своими у моихъ теперь. Говорятъ объ насъ. Тоже волнуются, отчего это писемъ нътъ. А какимъ тутъ письмамъ быть, когда мы все это время, сломя голову, впередъ лъземъ. Ну что ваша рука?

Ночь окутала дали. Мелькали только огоньки въ окнахъ селенія. Вотъ по улицъ двигается красный огонь. Въ тускломъ пятнъ его, проръзывающемся сквозь туманъ, краснъетъ какоето усталое лицо...

— Пантелеевъ! — крикнулъ полковникъ по направленію къ огню.

Факелъ сверпулъ во дворъ. Скоро передъ офицерами фыркалъ конь, поскребывая копытами облежавшійся снътъ. Казакъ, сидъвшій въ съдль, опустиль факель винзь, такъ что черные клубы дыма обвили его руку и медленно, тяжело стали подыматься вверхъ.

— Куда это ты?

- На ванносту, ваше высокоблагородіе.
- Зачёмъ?
- Стрълять начали.

— Поъзжай, скажи: если ничего важнаго нътъ, чтобы не отвъчали туркамъ. Постръляютъ-постръляютъ, да и угомонятся.

Съ улицы во дворъ ввалилось нъсколько солдатъ. Пантелеевъ поднялъ факелъ: солдаты окружали кого-то... «Иди, иди, гололобый... Изъ-за васъ, бритыхъ чертей, спокою нътъ!» слышалось между ними. Очевидно, они еще не разглядёли своего начальства. «Ну, ну! а то въдь и прикладомъ подбодримъ».

— Что это, ребята? — спросилъ полковникъ.

— Турку привели. На дорогъ пымали, онъ отъ насъ подъ

- кустикъ хоронился.
  - Какъ это подъ кустикъ?
- Сълъ на корточки да кустикомъ-то и заслонился. Поручикъ Васильевъ приказали живымъ его взять и къ вашему высокоблагородію доставить. Махмудкой зовуть его.
  - Посвъти-ка, Пантелеевъ!

Казакъ сунулъ факелъ въ толпу. Подъ краснымъ светомъ его выдълилось горбоносое лицо съ щетинистыми съдыми усами. Черезь лобъ краснълъ шрамъ недавней раны; надъ лбомъ грязнымъ комомъ какимъ-то казалась свернутая изъ обрывковъ палатки чалма. На «Махмудкъ» быль плащь изъ желтаго верблюжьяго сукна.

— Эге, да это офицеръ! — сказалъ полковникъ своему пріятелю.

Майоръ пристально всматривался въ него.
— И знакомый еще. Развъ вы не узнасте? И шрамъ этотъ, и на лівой рукі два пальца обрублены, должно-быть. Покажитека его левую руку.

Ближайшій солдать взяль «Махмудку» за руку и подняль ее.
— Онь и есть. Мехмедъ-бей... Полковникъ ихній.

- Жаль. Бъжаль изъ плъна. Генералъ прикажетъ разстрълять его, пожалуй. Подъ какую руку попадешь къ нему! Жаль! Ну-ка введите его, братцы, ко миж. Одинъ кто-нибудь останься, а остальныхъ двое маршъ назадъ.

**Мехмедъ**-бея ввели въ комнату. Солдатъ съ ружьемъ сталъ въ дверяхъ.

Турокъ оказался громаднаго роста, сутоловатый, широкоплечій. Ему было лёть за пятьдесять. Грустные глаза глядёли изъподъ сёдыхъ топорщившихся бровей, сёдые щетинистые усы шевелились, точно ему хотёлось сказать что-то, да онъ удерживался. Ноги были завернуты въ опанки. Плащъ разорванъ, и въ одномъ мёстё у плеча на немъ проступила кровь...

- Что это у него?
- Кирилловъ за кустикомъ, ваше высокоблагородіе, штычкомъ его нащупалъ.
  - Зачъмъ же это?
- Потому русскимъ языкомъ ему кричали: выходи, бритая твоя голова, а онъ только, какъ кузнечикъ, ножками-то стрекочетъ. Ну, Кирилловъ съ сердцовъ его легонько и ткнулъ. Тогда онъ, Махмудка, изъ-за кустика вышелъ.
  - Семенъ! подай стулъ ему.

Илѣнный, приложивъ руку къ сердцу, губамъ и головѣ, сѣлъ. Лицо его стало еще печальнѣе; очевидно, ничего хорошаго не ждалъ онъ отъ своихъ новыхъ повелителей... Горбатый большой носъ совсѣмъ повисъ теперь надъ щетинистыми усами. И голова какъ-то въ плечи ушла...

### II.

Иванъ Фомичъ очень долго служилъ на нашей кавказской границъ. Тамъ онъ выучился съ гръхомъ пополамъ говорить по-турецки, такъ что теперь вовсе не нужно ему было переводчика.

— Мы съ вами, кажется, уже знакомы? — обратился онъ по-турецки. — Вы полковникъ Мехмедъ-бей?

Турокъ печально наклонилъ голову и весь точно осунулся сразу.

- Можетъ-быть, это ошнока, я обманываюсь; можетъбыть, вы другое лицо? — подсказывалъ онъ.
- Я никогда не лгу! сказалъ илънный. Вчера я бъжалъ изъ Казанлыка, сегодня ваши солдаты нашли меня. Пъшкомъ уйдешь недалеко! грустно усмъхнулся снъ. Особенно, когда голова и ноги ранены. А теперь вотъ еще плечо!
- Вы знаете, что по обычаямъ военнаго времени... началъ было майоръ.

— Зачёмъ вы мнё говорите это? Сила на вашей сторонё, вы побёдили, — прикажите убить меня. Я зналь, на что иду, когда вчера вечеромъ выскользнуль изъ дому офицера, который взяль меня къ себё. Ну, что же, — я проиграль игру и долженъ умереть...

Иванъ Оомичъ, тронутый тономъ плъннаго, вдругъ заговорилъ съ нимъ мягко.

- Скажите, развъ вамъ дурно было?
- --- Нѣтъ.
- Притъсняли васъ?
- Офицеръ, у котораго меня помъстили, великодушный человъкъ. Онъ заставилъ меня взять его постель, накормилъ, напоилъ. Онъ, какъ братъ, а не какъ врагъ, обошелся со мною.
  - Боялись вы, что вамъ въ Россіи будеть дурно?
- Нътъ. Я знаю, русские хорошо обращаются съ своими плънными.
  - Зачёмъ же вы ушли?
- Какое вамъ дёло? Теперь я въ вашихъ рукахъ, значитъ, дёлайте, что хотите! Только поскоръе... поскоръе!—И что-то, какъ удержанное рыданіе, захрипёло въ горлъ стараго турка. Онъ опять наклонилъ голову низко-низко.
- турка. Онъ опять наклониль голову низко-низко.
   Что васъ ждало впереди? Турки всюду отступають, у васъ голодь, народъ подымается съ мёсть и бёжить. Не лучше ли было переждать это? Войнё скоро конецъ. Вы вернулись бы домой.
  - Домой?.. А гдъ мой домъ будетъ?..
  - Какъ гдъ?
- Семью мою какъ найти?.. я знаю въдь! Изъ Стамбула приказъ есть—всъмъ уходить въ Малую Азію. Мои уйдутъ тоже. Куда? какъ я отыщу ихъ? Эхъ! что говорить напрасно! Я сдълалъ то, что считалъ своею обязанностью... Отъ смерти не уйдешь. Что предопредълено, то случится. Каждый живетъ столько, сколько ему назначено. И не для себя я... турокъ замолкъ и махнулъ рукою.
- Вы сказали: семья... У меня тоже семья есть, какъ-то раздумчиво проговорилъ Иванъ Оомичъ.
- Счастливы вы, значить, что живы и увидите ее. Счастливы, что не попали въ плънъ.
- Вотъ именно, ради семьи вашей я и спрашивалъ васъ... У васъ есть дъти?

Турокъ еще ниже наклопилъ голову. Съ минуту продолжалось молчаніе.

- У васъ много дътей? повторилъ свой вопросъ Иванъ Оомичъ.
  - Четверо, тихо прошепталъ Мехмедъ-бей.
  - Большія?
  - Всъ маленькія... Старшей шесть лъть...

— У меня тоже мальчику-шесть, -словно про себя про-

говорилъ майоръ.

- Я ее пять мѣсяцевъ не видѣлъ. Плакала, когда уѣзжалъ я. Самому маленькому годъ, на рукахъ у матери оставилъ его. Они тамъ всѣ подъ Адріанополемъ живутъ. У меня хозяйство, виноградники... Тамъ хорошо... Что жъ, думалъ, при мнѣ вырастутъ, на монхъ глазахъ... А тутъ война эта, проклятіе на тѣхъ, кто вызвалъ ее!.. Кому нужна была наша кровь, счастье дѣтей нашихъ?
- Да! Кому война нужна?—согласился и Иванъ Оомичъ.— У меня вотъ всъ и средства — одно жалованье. Убили бы, чъмъ семьъ жить?

Допросъ незамътно перешелъ въ разговоръ о семейныхъ дълахъ. Майоръ переводилъ полковнику, тотъ тоже принялъ участіе въ плънномъ.

— Скажите ему, Иванъ Оомичъ, что если бы онъ любилъ дътей своихъ, такъ спокойно бы отправился въ Россію и, вернувшись черезъ нъсколько мъсяцевъ, воспиталъ ихъ... Иъсколько мъсяцевъ срокъ небольшой, — дъти бы ничего не потеряли отъ этого.

Мехмедъ-бей печально улыбнулся.

— Если бы наши жены и семьи знали, что такое русскіе, онь бы спокойно остались на мьсть и ждали нась. Продолжали бы заниматься хозяйствомь, растить дьтей. А вьдь еще ньсколько дней, — и все турецкое бросится вонь отсюда. Стоить только вашимь отрядамь дойти до Гедымь-Кіоля, и Адріанополь опустьеть. Останутся только христіане. Вы спрашивали у меня, — вдругь горячо заговориль онь, — зачьмь я ушель оть того добраго офицера? Для семьи своей ушель. Чтобы спасти ее. Жену спасти, дьтей сохранить. Вамъ хорошо говорить. А знаете ли, что будеть съ ними теперь? Жена со страху бросить домь, хозяйство, сады!.. Ихъ захватить грекъ какой-нибудь или армянинъ. Сама она съ дътьми уъдеть въ Стамбуль. Тамь

правительство помочь ей не можеть: гдъ взять денегь? Сотни тысячь семей разорены у насъ. Перевезуть ее на азіатскій берегь, въ Скутари, и забудуть тамъ. Вернусь я черезъ годь, — что найду? отъ дѣтей моихъ слъда не будеть, о женъ и не слыхалъ никто. Отъ хозяйства даже иней не останется, и въ моемъ домъ станетъ распоряжаться другой. Вы говорите, зачъмъ ушелъ я? Потому что тоска меня мучила... Я всю ночь плакалъ, прежде чъмъ бѣжать. Зналъ, что на смерть иду. Да не все ли равно теперь — жить или умереть... Если бы удалось, я бы спасъ дѣтей; не повезло, умру... Судьба! Умирать не страшно... Я каждый день видълъ смерть передъ собою и привыкъ ей въ лицо смотръть спокойно. Страшно, что они будутъ безпомощны, голодны, несчастны... Страшно, что близко въдь, — а спасти ихъ нельзя.

И старикъ-турокъ, уронивъ голову на руки, зарыдалъ передъ смущенными офицерами.

Полковникъ вскочилъ, прошелся по комнатъ, смахнулъ съ глазъ что-то, неожиданно выступившее на нихъ, и самъ на себя разозлился.

- Чортъ знаетъ что!.. ворчалъ онъ про себя. Этого только недоставало, чтобы и я бабой сталъ... Посмотрълъ на Ивана Өомича, тотъ тоже блъдный весь сидить и цальцемъ по столу какіе-то разводы рисуеть...
- Да, война тяжелое, страшное дѣло! говорилъ про себя Иванъ Өомичъ, ни къ кому не обращаясь.
- Я до войны дома жиль, началь опять турокь. Вст дъти при миъ родились, каждый день я слъдиль за ними внимательно. Видълъ, какъ росли они, какъ образовывался ихъ умъ, отъ того времени, какъ они узнавали меня впервые, до того, когда стали говорить... Все и припоминаю теперь... Ножки у нихъ слабыя... Только рты, какъ у голыхъ птенцовъ въ гиъздъ, раскрыты. Кто же имъ кормъ принесетъ... Мать? ей самой гибель грозитъ... Бывало...

И онъ опять не кончилъ. Силы не было...

- Совсёмъ какъ у насъ съ вами, Иванъ Оомичъ... Совсёмъ какъ у насъ съ вами! бёгалъ по комнате встревоженный полковникъ.
- Что жъ намъ дёлать пока? Я думаю ужъ завтра его отправить къ генералу?
  - Да... Разумъется, завтра...

- -- Сегодня онъ пускай съ нами!..
- Пускай, пускай... Я велю Семену постель ему приготовить... Четверо дътишекъ, вотъ и тэлкуй тутъ!
- A въдь генералъ для краткости, пожалуй, разстрълять велитъ?
- Гм... да... возможно... какъ наскочишь! Ему о дътишкахъ-то не разскажешь...
  - Подлое дѣло это война, полковникъ. Самое подлое!
- Ежели съ этой стороны... точно!..—терялся тотъ.—Но... мундиръ, знаете!.. Опять же присяга... Да ну ихъ всёхъ къ чорту! До завтра оставимъ всякія этакія мысли!.. И безъ того сердце щемитъ... Спросите у него, пьетъ онъ вино? Вмёстъ ужинать сядемъ.

#### Ш.

Плънный улегся вмъстъ съ полковникомъ и Иваномъ Оомичемъ, въ одной комнатъ.

Скоро все затихло. Сначала еще сквозь туманъ доносились глухіе отголоски выстрёловъ. Турки не могли успокоиться сразу и, несмотря на то, что наша цёпь имъ не отвёчала, продолжали посылать къ намъ пулю за пулей; но потомъ и имъ надоёло.

Ночь. Ивану Фомичу не спится...

Онъ ворочался подъ буркой, сбрасывалъ ее съ себя и снова натягивалъ, принимался въ десятый разъ читать старую газету и къдалъ ее на полъ, поглядывалъ на горбоносаго турка, прислушивался къ его бреду, старался думать о чемъ-нибудь другомъ; но мысль постоянно возвращалась къ одному и тому же.

И когда, наконецъ, онъ сомкнулъ глаза, когда дыханіе его стало ровнъе, мысль Ивана Оомича продолжала работать все надъ тъмъ же. Ему грезились дъти, не несчастныя, брошенныя малютки этого плъннаго, а его дъти, окруженныя теперь заботливостью матери, безопасныя въ маленькомъ русскомъ городкъ. За тысячи верстъ уносилась его мысль... Какъ будто и не было этихъ сраженій, этихъ безчисленныхъ жертвъ тълъ, этого моря несчастій... Вотъ что снилось Ивану Оомичу.

Небольшая комната. Двъ маленькія кроватки. Чистенькія занавъски надъ ними. Изъ-за нихъ слышится ровное дыханіе. Иванъ Оомичъ откинулъ одну. Жарко его дъвочкъ. Сбросила она съ себя одъяльце, подогнула маленькія толстыя ножки и, вся раскраснъвшись и полуоткрывъ пухлый ротикъ, спитъ себъ

безъ сновъ. Утомилась, шалунья. Цёлый день бёгала. Съ горъ каталась, всёхъ своихъ любимыхъ куръ и пётуха растормошила, голубей кормила и съ братишкой кстати передралась. Ишь, подложила подъ голову кругленькую ручку. Такъ и кажется: вотъ-вотъ откроетъ глаза, зажмурится опять, а потомъ и засмёстся, увидёвъ наклонившагося къ ней отца... Долго-долго смотритъ онъ на нее и самъ улыбается.

— Спи, моя родная... Спи, голубка!— шепчеть онъ. — Ишь. какъ волоса завились на лбу, смокли... Жарко, должно-быть.

Другая кроватка.

Ахъ ты, малышъ!.. Двухъ лътъ еще не дождался, а весь въ царапкахъ ходитъ. То съ кошкой дерется, то сестренку обижаетъ. Черезъ всю щеку слъды отъ Маруськиныхъ когтей идутъ. Смотритъ Иванъ Оомичъ. Ребенокъ его не слышитъ. Толстый какой сынишка у Ивана Оомича! До сихъ поръ еще ручонки, ножки и шея точно ниточками перевязаны. И щеки красныя, круглыя. Вокругъ носа завернулись, такъ что онъ, носъ этотъ, изъ-подъ нихъ только кругленькою шишечкою кажется... Бълесоватые волосики на круглой головъ. Ишь, ямочка на локоткъ. Поцъловать бы? Проснется. Ну, ужъ Богъ съ тобою. Спи...

Нянька Марковна похрапываетъ въ углу. Точно котъ мурлыкаетъ. Иванъ Оомичъ на цыпочкахъ идетъ въ другую комнату. Тамъ старшій мальчикъ спитъ. Ему уже шесть лѣтъ, и онъ свысока смотритъ на сестренку и братишку. Въ отсутствіе отца онъ вмъстъ съ матерью въ одной постели свернулся. Круглый столикъ передъ кроватью. Жена читала что-то передъ снемъ. Вотъ его портретъ виситъ; другіе на столикъ. Тутъ все полно имъ. Его не забыли, и Иванъ Оомичъ благодарно наклоняется надъ спящими.

И если бы кто теперь посмотрёль въ лицо спящему Ивану Фомичу, тоть бы увидёль, какая радостная улыбка скользить по губамъ худого и длиннаго майора, натянувшаго на себя бурку, такъ что изъ-подъ нея откровенно выставляются тощія ноги. Такая радостная, что ея бы не вынесъ старый горбоносый турокъ, туть же рядомъ забывшійся въ тяжеломъ снѣ. Этого и теперь не оставляють печальныя мысли. Онъ ворочается и томится...

Майоръ проснулся, сбросилъ бурку и поднялся.

Турокъ уже проснулся и сидитъ съ полковникомъ за столомъ.

- Ну, Пванъ Оомичъ, вы ради Новаго года заспались, олнако!..
  - Да... Сны разные...
- Какъ сны, развъ и у васъ?.. запнулся полковникъ и смъщался.
  - Что и у меня?
- Да, знаете, мий Богъ знаеть что чудилось. Никакъ не ожидалъ отъ себя такой чувствительности.
  - Не по поводу ли плѣннаго?
- Именно!.. Представьте себѣ... Вы моего крошку Володьку помните...
  - Что за вопросъ... Самъ же крестиль его у васъ.
- Ахъ ты!.. Совсёмъ голова кругомъ... Ну, такъ представьте себё... Всю ночь Володька приставалъ ко мнё... сплошь до утра... «Подари да подари ему этого турка». На что тебё? спрашиваю. А онъ мнё: у него, говорить, такіе же Володьки есть. Я его отпущу къ нимъ. Кажется, мы съ вами ничего вчера лишняго не выпили?
- Ничего!—и **П**ванъ **Оомичъ** пристально смотритъ на полковника...
- Э... была не была, отправлю скорѣе этого турка, и Господь съ нимъ. Пускай генералъ рѣшаетъ, что съ нимъ дѣлать... Съ нимъ вѣдь тутъ съ ума сойдешь.
  - Я бы только одного попросиль у вась.
  - Чего это?
  - Я самъ хочу повхать къ генералу...
  - Hy?
  - И отвезу этого Мехмедъ-бея.

Полковникъ скользнулъ взглядомъ въ уголъ и, не глядя на майора, проговорилъ:

- Что же, ему въдь лошадь надо...
- У меня есть лишняя, изъ турецкихъ, что намъ достались.
- Я ничего противъ этого не имъю. Ничего... Тамъ сдайте генералу... уже совсъмъ офиціально закончилъ полковникъ.

#### IV.

Медленно, въ сопровождении все такого же печальнаго Мехмедъ-бея, Иванъ Өомпчъ подъбхалъ къ нашимъ аванпостамъ.

Вонъ изъ тумана словно выдвинулся верховой казакъ, стоявшій на посту. Двое лежатъ тутъ же. Привязанныя къ колу, вбитому въ землю, лошади мирно ѣдятъ сѣно изъ общей, брошенной имъ охапки. Увидавъ офицера, казаки быстро вскочили на ноги.

- Что, братцы, куда этотъ ровъ ведеть?—показалъ онъ на глубокій оврагь, начинавшійся здёсь.
  - Къ самымъ туркамъ, ваше высокоблагородіе!
  - Не видать ихъ сегодня здёсь, во рву этомъ?
- Никакъ нътъ-съ. Они ничего, смирно стоятъ... Вчера оченно безпокоили, а теперь слава Богу! Очухались!
  - Даромъ-то что стрълять!

Иванъ Оомичъ пригласилъ за собою слѣдовать турка и двинулся въ оврагъ. Минуту спустя, его догналъ казакъ уже верхомъ.

- Чего тебъ?
- На всякій случай, ваше высокоблагородіе! Чего бы не вышло. Турки въдь близко...
  - Не надо, не надо...
  - Опять же плънный съ вами. Не совжаль бы.
- Нътъ, не надо. Поъзжай назадъ! Казакъ вернулся. Съ полчаса всадники ъхали молча. Наконецъ Иванъ Оомичъ остановился.
- Вотъ что, Мехмедъ-бей, отсюда до вашихъ мѣстъ близко... Убирайтесь-ка вы вонъ отъ насъ, въ Адріанополь, къ своимъ дѣтямъ, слышите... У меня у самого дѣти есть... Ну, чего же вы?.. Ступай, ступай, да поскорѣй! Ждать некогда... А то вѣдь, пожалуй, раздумаю...

Турокъ словно оцъпенълъ. Только глазами моргаетъ, очевидно, ничего не понимая.

— Говорю тебъ, уъзжай къ своимъ. Слышишь...

Мехмедъ-Али, живо, прежде чёмъ Иванъ Оомичъ успёлъ опомниться, наклонился и поцёловалъ у него руку...

— Послушай, русскій... заплатить тебѣ за это я ничѣмъ не могу... А желать тебѣ, чтобы ты попалъ въ такое же положеніе и съ такимъ же, какъ ты, добрымъ изъ нашихъ встрѣтился, не смѣю... Помни одно: Богъ одинъ. Вѣры разныя, а Богъ одинъ. Ну, такъ я и мои дѣти, пока живы, будемъ помнить, какъ ты побратался со мной по-Божьи. Прощай, русскій. Прощай!

И. точно боясь, что Иванъ Оомичъ раздумаетъ, Мехмедъ-бей живо ударилъ лошадь и скрылся впереди.

Подождавъ несколько минутъ, майоръ повернулъ назадъ...

Вонъ ужъ нашъ аванпость виденъ. Тоть же казакъ выбхаль ему навстрбчу.

— А вёдь ты правъ быль... Турокъ то бёжаль отъ меня. Станичникъ пристально взглянулъ въ лицо майора. — Что жъ, пущай его... И безъ того плённыхъ дёвать

— Что жъ, пущай его... И безъ того пленныхъ девать некуда!

Полковникъ въ крайнемъ волненіи ходилъ изъ угла въ уголъ, когда вернулся къ нему Иванъ Оомичъ.

— Ну...

— Арестуйте меня... Я упустиль пленнаго...

Полковникъ подскочилъ къ нему, порывисто обнялъ и поцъловалъ его.

- Вотъ онъ и подарокъ Володькъ на Новый годъ...Теперь, шельмецъ, во снъ приставать не будетъ...
  - Во всякомъ случат надо донести.
  - Зачёмъ?
  - А бумаги?
- Вотъ онъ, въ печкъ! Я уже сжегъ ихъ... Воображаю, какъ онъ, бъдняга, теперь... скачетъ къ своимъ-то...

В. Немировичъ-Данченко.

## Сигналъ.

Семенъ Ивановъ служилъ сторожемъ на желъзной дорогъ. Отъ его будки до одной станціи было двънадцать, до другой— десять верстъ. Верстахъ въ четырехъ въ прошломъ году открыли большую прядильню; изъ-за лъсу ея высокая труба чернъла, а ближе, кромъ сосъднихъ будокъ, и жилья не было.

Семенъ Ивановъ былъ человъкъ больной и разбитый. Девять лътъ тому назадъ онъ побывалъ на войнъ; служилъ въ денщикахъ у офицера и цълый походъ съ нимъ сдълалъ. Голодалъ онъ и мерзъ, и на солнцъ жарился, и переходы дълалъ по сорока и по пятидесяти верстъ въ жару и въ морозъ; случалосъ и подъ пулями бывать, да, слава Богу, ни одна не задъла. Стоялъ разъ полкъ въ первой линіи; цълую недълю съ турками перестрълка была: лежитъ наша цъпь, а черезъ лощинку — турецкая, и съ утра до вечера постръливаютъ. Семеновъ офицеръ тоже въ цъпи былъ; каждый день три раза посилъ ему Семенъ изъ полковыхъ кухонь, изъ оврага, самоваръ горячій

и объдъ. Идетъ съ самоваромъ по открытому мъсту; пули свистять, въ камни щелкають: страшно Семену, плачеть, а самъ идетъ. Господа офицеры очень довольны имъ были: всегда у нихъ горячій чай былъ. Вернулся онъ изъ похода цёлый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему съ техъ поръ отвъдать. Пришель онъ домой отець старикъ померъ: сынишка быль по четвертому году-тоже померь, горломь больль; остался Семень съ женой самь-другь. Не задалось имь и хозяйство, да и трудно съ пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось имъ въ своей деревив невтерпежъ; пошли на новыя мъста счастья искать. Побываль Семень съ женой и на Линіи, и въ Херсонъ, и въ Донщинъ; нигдъ счастья не достали. Пошла жена въ прислуги, а Семенъ попрежнему все бродитъ. Пришлось ему разъ по машинъ вхать; на одной станціи, видить, начальникь будто знакомый. Глядить на него Семень, и начальникъ тоже въ Семеново лицо всматривается. Узнали другъ друга: офицеръ своего полка оказался.

— Ты Ивановъ? — говоритъ.

- Такъ точно, ваше благородіе, я самый и есть.
- Ты какъ сюда попалъ?

Разсказалъ ему Семенъ: такъ, молъ, и такъ.

- Куда жъ теперь идешь?
- Не могу знать, ваше благородіе:
- Какъ такъ, дуракъ, не можешь знать?
- Такъ точно, ваше благородіе, потому, податься некуда. Работы какой, ваше благородіе, искать надобно.

Посмотрвлъ на него начальникъ станціи, п думалъ и гозорить:

- Вотъ что, братъ. Оставайся-ка ты покудова на станціп. Ты, кажется, женатъ? Гдъ у тебя жена?
- Такъ точно, ваше благородіе, женать; жена въ городѣ Курскѣ у купца въ услуженіи находится.
- Ну, такъ пиши женъ, чтобы ъхала. Билетъ даровой выхлопочу. Тутъ у насъ дорожная будка очистится; ужъ попрошу за тебя начальника дистанціи.
- Много благодаренъ, ваше благородіе, отвѣтилъ Семенъ. Остался онъ на станціи. Помогалъ у начальника на кухнѣ, дрова рубилъ, дворъ, платформу мелъ. Черезъ двѣ недѣли прі-ѣхала жена, и поѣхалъ Семенъ на ручной телѣжкѣ въ свою будку. Будка новая, теплая, дровъ—сколько хочешь; огородъ маленькій отъ прежнихъ сторожей остался, и земли съ полде-

сятины пахотной по бокамь полотна было. Обрадовался Семень: сталь думать, какъ свое хозяйство заведеть, корову, лошадь купить.

Дали ему весь нужный припась: флагь зеленый, флагь красный, фонари, рожокъ, молоть, ключь—гайки подвинчивать, ломъ, лопату, метелъ, болговъ, костылей, дали двѣ книжечки съ правилами и расписаніе поѣздовъ. Первое время Семенъ почи не спалъ, все расписаніе твердилъ; поѣздъ еще черезъ два часа пойдетъ, а онъ обойдетъ свой участокъ, сядетъ на лавочку у будки и все смотритъ и слушаетъ, не дрожатъ ли рельсы, не шумитъ ли поѣздъ. Вытвердилъ онъ наизусть и правила; хоть и плохо читалъ, по складамъ, а все-таки вытвердилъ.

Дѣло было лѣтомъ; работа не тяжелая, снѣгу стгребать не надо. Да и поѣзда на той дорогѣ рѣдки; обойдетъ Семенъ свою версту два раза въ сутки, кое-гдѣ гайки попробуетъ подвинтить, щебенку подровняетъ, водяныя трубы посмотритъ и идетъ домой хозяйство свое устрачвать. Въ хозяйствѣ только у него помѣхабыла: что ни задумаетъ сдѣлать, обо всемъ дорожнаго мастера проси, а тотъ начальнику дистанціи доложитъ; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семенъ съ жепою даже скучать.

Прошло времени мѣсяца два; сталъ Семенъ съ сосѣдямисторожами знакомиться. Одинъ былъ старикъ древній; все смѣнить его собирались: едва изъ будки выбирался. Жена за него и обходъ дѣлала. Другой будочникъ, что поближе къ станціи, былъ человѣкъ молодой, изъ себя худой и жилистый. Встрѣтились они съ Семеномъ въ первый разъ на полотнѣ, посерединѣ между будками на обходѣ; Семенъ шапку снялъ, поклонился.

— Добраго, — говоритъ, — здоровья, сосъдъ.

Сосъдъ поглядълъ на него сбоку.

— Здравствуй, — говоритъ.

Повернулся и пошелъ прочь. Бабы послѣ между собою встрѣтились. Поздоровалась Семенова Арина съ сосѣдкой; та тоже разговарить много не стала, ушла. Увидалъ разъ ее Семенъ.

— Что это, — говорить, — у тебя, молодица, мужъ неразговорчивый?

Помолчала баба, потомъ говорить:

— Да о чемъ ему съ тобой разговаривать? У всякаго свое... Иди себъ съ Богомъ

Однако прошло еще времени съ мѣсяцъ, познакомились. Сойдутся Семенъ съ Васильемъ на полотнѣ, сядутъ на край. трубочки помуривають и разсказывають про свое житье-бытье. Василій все больше помалчиваль, а Семень и про леревню свою и про походъ разсказывалъ.

— Немало, — говоритъ, — я горя на своемъ въку принялъ, а въку моего не Богъ въсть сколько. Не далъ Богъ счастья. Ужъ кому какую таланъ-судьбу Господь дасть, такъ ужъ и есть. Такъ-то, братенъ, Василій Степанычъ.

А Василій Степанычь трубку объ рельсъ выколотиль, всталь и говоритъ:

- Не таланъ-судьба намъ съ тобою въкъ забдаеть, а люди. Нъту на свътъ звъря хищнъе и злъе человъка. Волкъ волка не всть, а человькь человька живьемь съвдаеть.
  - Ну, братъ, волкъ волка встъ, это ты не говори.
- Къ слову пришлось, и сказалъ. Все-таки, нъту твари жесточе. Не людская бы элость да жадность-жить бы можно было. Всякій тебя за живое ухватить норовить да кусь отхватить да слопать.

Задумался Семенъ.

- Не знаю, -- говорить, -- брать. Можеть, оно и такъ, а коли и такъ, такъ ужъ есть на то отъ Бога положение.
- А коли такъ, говоритъ Василій, такъ нечего намъ съ тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидъть да терпъть—такъ это, братъ, не человъкомъ быть, а скотомъ. Вотъ тебъ мой сказъ.

- Повернулся и пошелъ, не простившись. Всталъ и Семенъ. Сосъдъ, кричитъ, за что же ругаешься? Не обернулся сосъдъ, пошелъ. Долго смотрълъ на него Семенъ, нока въ выемкъ на поворотъ стало Василія не видно. Вернулся домой, и говорить жень:
- Ну, Арина, и сосъдъ же у насъ: зелье, не человъкъ. Однако не поссорились они; встрътились опять и попрежнему разговаривать стали, и все о томъ же.
- Э, братъ, кабы не люди... не сидъли бы мы съ тобою въ будкахъ этихъ, -- говоритъ Василій.
  - Что жъ въ будкъ... ничего жить можно.
- Жить можно, жить можно... Эхъ ты! много жилъ, мало нажиль, много смотрёль, мало увидёль. Бёдному человёку, въ будкё тамь или гдё, какое ужь житье. Бдять тебя живодеры эти. Весь сокъ выжимають, а старъ станешь, выбросять, какъ

жмыху какую, свиньямъ на кормъ. Ты сколько жалованья получаеть?

получаеть?

— Да маловато, Василій Степанычь. Двёнадцать рублей.

— А я тринадцать съ полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу отъ правленія всёмъ одно полагается, пятнадцать цёлковыхъ въ мёсяцъ, отопленіе, освёщеніе. Кто же это намъ съ тобой двёнадцать или тамъ тринадцать съ полтиной опредёлилъ? Позволь тебя спросить... А ты говоришь, жить можно? Ты пойми, не объ полуторахъ тамъ или трехъ рубляхъ разговоръ идетъ. Хоть бы и всё пятнадцать платили. Былъ я на станціи въ прошломъ мёсяцё; директоръ проёзжалъ, такъ я его видёлъ. Имёлъ такую честь. Ёдетъ себё въ отдёльномъ вагонё; вышелъ на платформу, стоитъ. Да не останусь я здёсь долго; уйду, куда глаза глядятъ.

— Куда же ты уйдешь, Степанычъ? Отъ добра добра не ищутъ. Тутъ тебё и домъ, и тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница....

ищуть. Туть тебѣ и домъ, и тепло, и землицы маленько. жена у тебя работница....

— Землицы! посмотрѣль бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нѣту. Посадиль было весной капустки, такъ и то дорожный мастерь пріѣхаль: «Это, говорить, что такое? Почему безъ доношенія? почему безъ разрѣшенія? Выкопать, чтобъ и духу ея не было». Пьяный былъ. Въ другой разъ ничего бы не сказаль, а туть втемяшилось... «Три рубля штрафу!..»

Помолчаль Василій, потянуль трубочки и говорить тихо:

— Немного еще, зашибъ бы я его до-смерти.

- Ну, сосъдъ, и горячь ты, я тебъ скажу.
   Не горячь я, а по правдъ говорю и размышляю. Да еще дождется онъ у меня, красная рожа. Самому начальнику дистанціи жаловаться буду. Посмотрить!

И точно пожаловался.

Провзжаль разь начальникъ дистанціи путь осматривать. Черезь три дня посль того господа важные изъ Петербурга должны были по дорогь провхать: ревизію ділали, такъ передь ихъ провздомъ все надо было въ порядокъ привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотръли, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили; на перевздахъ приказали желтаго песочку подсыпать. Сосъдка сторожиха и старика своего выгнала травку подчищать. Работалъ Семенъ цълую недълю; все въ исправность привелъ и на себъ кафтанъ починилъ, вычистилъ, а бляху кирпичомъ до сіянія оттеръ. труб лаль и Василій. Прівхаль начальникъ дистанціи на дре-Вемнь: четверо рабочихъ рукоять вертять; шестерни жужжать; мчится тельжка версть по двадцать въ часъ; только колеса воють. Подлетвль къ Семеновой будкь; подскочиль Семень, отрапортоваль по-солдатски. Все въ исправности оказалось.

- Ты давно здъсь? спрашиваеть начальникъ.
- Со второго мая, ваше благородіе.
- Ладно. Спасибо. А въ сто шестьдесять четвертомъ номеръ кто?

Дорожный мастерь (вмёстё съ нимъ на дрезине ёхаль)

- Василій Спиридовъ.
- Спиридовъ, Спиридовъ... а, это тотъ самый, что въ прошломъ году былъ у васъ на замѣчаніи?
  - Онъ самый и есть-съ.
  - Ну, ладно, посмотримъ Василія Спиридова. Трогай. Налегли рабочіе на рукояти; пошла дрезина въ ходъ.

Смотритъ Семенъ на нее и думаетъ: ну, будетъ у нихъ съ сосъдомъ игра.

Часа черезъ два пошель онь въ обходъ. Видить, изъ выеми по полотну идеть кто-то, на головъ будто бълое что видиъется. Сталь Семенъ присматриваться—Василій; въ рукъ палка, за плечами узелокъ маленькій, щека платкомъ завязана.

— Сосъдъ, куда собрался? — кричитъ Семенъ.

Подошелъ Василій совсёмъ близко: лица на немъ нёту; бёлый какъ мёлъ, глаза дикіе; говорить началъ — голосъ обрывается.

- Въ городъ, -- говоритъ, -- въ Москву... въ правление.
- Въ правленіе... воть что! Жаловаться, стало-быть, идешь? Брось, Василій Степанычъ, забудь...
- Нѣтъ, братъ, не забуду. Поздно забывать. Видишь, онъ меня въ лицо ударилъ, въ кровь разбилъ. Пока живъ, не забуду, не оставлю такъ.

Взялт его за руку Семенъ.

- Оставь, Степанычъ; върно тебъ говорю: лучше не сдълаеть.
- Чего тамъ лучше! Знаю самъ, что лучше не сдѣдаю; правду ты про таланъ-судьбу говорилъ. Себѣ лучше не сдѣлаю, но за правду надо, братъ, стоять.
  - Да ты скажи, съ чего все пошло-то?

Да съ чего... Осмотръль все, — съ дрезины сошель, — заглянуль. Я ужъ зналъ, что строго будеть спрашикакъ слъдуеть исправиль. Бхать ужъ хотъль, а я і. Онъ сейчасъ кричать. «Туть, говорить, правительвизія, такой-сякой, а ты объ огородъ жалобы подаговорить, тайные совътники, а ты съ капустой льзешь! пе стериъль, слово сказаль, не то чтобы очень, но такъ ужъ ему обидно показалось. Какъ дастъ онъ мнъ... а я стою себъ, будто такъ оно и клъдуетъ. Уъхали они, опамятовался я, вотъ обмыль себъ лицо и пошелъ.

- Какъ же будка-то?
- Жена осталась. Не прозѣваеть; да ну ихъ совсѣмъ и съ дорогой ихней!

Всталъ Василій, собрался.

- --- Прощай, Пванычъ. Не знаю, найду ли управу себъ.
- Неужто пѣшкомъ пойдешь?
- На станцін на товарный попрошусь: завтра въ Москвъ буду.

Простились сосъди; ушелъ Василій и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала: извелась совсьмъ, поджидаючи мужа. На третій день прівхала ревизія: паровозъ. вагонъ багажный и два перваго класса, а Василія все нътъ. На четвертый день Семенъ увидълъ его хозяйку: лицо отъ слезъ пухлое, глаза красные.

— Вернулся мужъ? — спращиваетъ.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла въ свою сторону.

Научился Семенъ когда-то, еще мальчишкой, изъ тальника дудки дёлать. Выжжетъ таловой палкъ сердце, дырки, гдъ надо, высверлитъ, на концъ пищикъ сдълаетъ и такъ славно наладитъ, что хоть что угодно играй. Дълывалъ онъ въ досужее время дудокъ много и съ знакомымъ товарнымъ кондукторомъ въ городъ на базаръ отправлялъ; давали ему тамъ за штуку по двъ копейки. На третій день послъ ревизіи оставилъ онъ дома жену, вечерній шестичасовой поъздъ встрътить, а самъ взялъ ножикъ и въ лъсъ пошелъ, палокъ себъ наръзать. Дошелъ онъ до конца своего участка; на этомъ мъстъ путь круто поворачивалъ; спустился съ насыпи и пошелъ лъсомъ подъ гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнъй-

шіс кусты для его дудокъ росли. Нарвзаль онъ палокъ цвлый пукъ и пошелъ домой. Идетъ лъсомъ; солнце уже низко было, тишина мертвая; слышно только, какъ птицы чиликаютъ да валежникъ подъ ногами хруститъ. Прошелъ Семенъ пемного еще; скоро и полотно; и чудится ему, что-то еще слышно: будто гдъ-то жельзо о жельзо позвякиваеть. Пошель Семень скоръй. Ремонту въ то время на ихъ участкъ не было. «Что бы это значило?» думаеть. Выходить онь на опушку — передъ нимъ желъзнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотив, человекъ сидить на корточкахъ, что-то делаеть; сталь подыматься Семенъ потихоньку къ нему: думалъ, гайки кто воровать пришель. Смотрить — и человекъ поднялся, въ рукахъ у него ломъ; поддёль онъ рельсъ ломомъ, какъ двинеть его въ сторону. Потемнъло у Семена въ глазахъ; крикнуть хочетъ — не можеть. Видить онъ Василія, бъжить наверхъ бъгомъ, а тотъ съ ломомъ и ключомъ съ другой стороны насыци кубаремъ катится.

— Василій Степанычь! отець родной, голубчикь, воротись Дай ломь, поставимь рельсь, никто не узнаеть. Воротись, спаси свою душу отъ гръха! — Не обернулся Вэсилій, въ лъсь ушель.

Стоитъ Семенъ надъ отвороченнымъ рельсомъ; палки свои выронилъ. Поъздъ идетъ не товарный, пассажирскій. И пе остановишь его ничъмъ: флага нътъ. Рельса на мъсто не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бъжать надо, непремънно бъжать въ будку за какимъ-нибудь припасомъ. Господи, помоги!

Бѣжитъ Семенъ къ своей будкѣ, задыхается. Бѣжитъ, — вотъ-вотъ упадетъ. Выбѣжалъ изъ лѣсу — до будки сто саженъ, не больше осталось, — слышить, на фабрикѣ гудокъ загудѣль. Шесть часовъ. А въ двѣ минуты седьмого поѣздъ пройдетъ. Господи! спаси невинныя души! Такъ и видитъ передъ собою Семенъ: хватитъ паровозъ лѣвымъ колесомъ объ рельсовый обрубъ, дрогнетъ, накренится, пойдетъ шпалы рвать и вдребезги бить, а тутъ кривая, закругленіе, да насыпь, да валитьсято внизъ одиннадцать саженъ, а тамъ, въ третьемъ классѣ, народу биткомъ набито, дѣти малыя. Сидятъ они теперь всѣ, ни о чемъ не думаютъ. Господи, вразуми Ты меня!.. Нѣтъ, до будки добѣжать и назадъ во время вернуться не поспѣешь...

Не добѣжалъ Семенъ до будки, повернулъ назадъ, побѣжалъ скорѣс прежняго. Бѣжитъ почти безъ памяти; самъ не знаетъ, что еще будетъ. Добѣжалъ до отвороченнаго рельса: палки его кучей лежатъ. Нагнулся онъ схватилъ одну, самъ не понимаетъ, зачѣмъ; дальше побѣжалъ. Чудится ему, что уже поѣздъ идетъ. Слышитъ свистокъ далекій, слышитъ, рельсы мѣрно и потихоньку подрагивать начали. Бѣжатъ дальше силъ нѣту: остановился онъ отъ страшнаго мѣста саженяхъ во ста: тутъ ему точно свѣтомъ голову освѣтило. Снялъ онъ шапку, вынулъ изъ нея платокъ бумажный; вынулъ ножъ изъ-за голенища, перекрестился. Господи, благослови!

Ударилъ себя ножомъ въ лѣвую руку повыше локтя; брызнула кровь, полила горячей струей; намочилъ онъ въ ней свой платокъ, расправилъ, растянулъ, навязалъ на палку и выставилъ свой красный флагъ.

Стоитъ флагомъ своимъ размахиваетъ, а повздъ ужъ виденъ. Не видитъ его машинистъ, подойдетъ близко, а на ста саженяхъ не остановить тяжелаго повзда!

А кровь все льеть и льеть; прижимаеть Семень рану къ боку, хочеть зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко пораниль онь руку. Закружилось у него въ головъ; въ глазахъ черныя мухи залетали; потомъ и совсъмъ потемнъло; въ ушахъ звонъ колокольный. Не видить онъ поъзда и не слышить шума; одна мысль въ головъ: не устою, упаду, уроню флагь; пройдеть поъздъ черезъ меня... Помоги, Господи, пошли смъну...

И стало черно въ глазахъ его, и пусто въ душѣ его, и выронилъ онъ флагъ. Но не упало кровавое знамя на землю: чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстрѣчу подходящему поѣзду. Машинистъ увидѣлъ его, закрылъ регуляторъ и далъ контръ-паръ. Поѣздъ остановился.

Выскочили изъ вагоновъ люди, сбились толпою. Видять: лежить человъкъ весь въ крови, безъ памяти; другой возлъ него стоить съ кровавой тряпкой на палкъ.

Обвель Василій всёхъ глазами, опустиль голову.

— Вяжите меня, — говорить: — я рельсъ отворотиль.

# Кавказскій плѣнникъ,

(Быль).

Ī.

Служилъ на Кавказъ офицеромъ одинъ баринъ. Звали его Жилинъ.

Пришло ему разъ письмо изъ дома. Пишетъ ему старуха мать: «Стара я ужъ стала, и хочется передъ смертью повидать любимаго сынка. Прівзжай со мной проститься, похорони, а тамъ и съ Богомъ повзжай опять на службу. А я тебъ и невъсту прінскала: и умная и хорошая, и имънье есть. Полюбится тебъ — можетъ, и женишься и совсъмъ останешься».

Жилинъ и раздумался: «И въ самомъ дѣлѣ: плоха ужъ старуха стала; можетъ, и не придется увидать. Поѣхать, а если невѣста хороша — и жениться можно».

Пошель онъ къ полковнику, выправилъ отпускъ, простился съ товарищами, поставилъ своимъ солдатамъ четыре ведра водки на прощанье и собрался ъхать.

На Кавказъ тогда война была. По дорогамъ ни днемъ ни ночью не было проъзда. Чуть кто изъ русскихъ отъъдетъ или отойдетъ отъ кръпости, татары или убъють или увезутъ въ горы. И было заведено, что два раза въ недълю изъ кръпости въ кръпость ходили провожатые солдаты. Впереди и сзади идутъ солдаты, а въ серединъ ъдетъ народъ.

Дѣло было лѣтомъ. Собрались на зорькѣ обозы за крѣпость. вышли провожатые солдаты и тронулись по дорогѣ. Жилинъ ѣхаль верхомъ, а телѣга его съ вещами шла въ обозѣ.

Бхать было двадцать пять версть. Обозъ шель тихо; то солдаты остановятся, то въ обозѣ колесо у кого соскочить или лошадь станеть, и всѣ стоять — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обозъ только половину дороги прошель. Пыль, жара, солнце такъ и печетъ, и укрыться негдъ. Голая степь, ни деревца ни кустика по дорогъ.

Выбхалъ Жилинъ впередъ, остановился и ждетъ, пока дойдетъ обозъ. Слышитъ сзади на рожкъ заиграли, — опять стоятъ. Жилинъ и подумалъ: «А не уъхать ли одному, безъ солдатъ? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татаръ — ускачу. Или не ъздить?..»

Остановился, раздумываетъ. И подъвзжаеть къ нему на лошади другой офицеръ, Костылинъ, съ ружьемъ, и говоритъ:

— Побдемъ, Жилинъ, одни. Мочи нътъ, ъсть хочется, да

и жара. На мив рубаху хоть выжми.

А Костылинъ мужчина грузный, толстый, весь красный, а потъ съ него такъ и льетъ. Подумалъ Жилинъ и говорить:

— А ружье заряжено?

— Заряжено.

— Ну, такъ повдемъ. Только уговоръ—не разъвзжаться. И повхали они впередъ по дорогв. Вдутъ степью, разговаривають да поглядывають по сторонамъ. Кругомъ далеко видио.

Только кончилась степь, ношла дорога промежъ двухъ горъ въ ущелье. Жилинъ и говоритъ:

— Надо вывхать на гору поглядеть, а то туть, пожалуй, выскочать изъ-за горы, и не увидишь.

А Костылинъ и говорить:

— Что смотръть? поъдемъ впередъ.

Жилинъ не послушалъ его.

— Нътъ, — говорить, — ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустиль лошадь налёво, на гору. Лошадь подъ Жилинымъ была охотницкая (онъ за нее сто рублей заплатилъ въ табупъ жеребенкомъ и самъ вывздилъ); какъ на крыльяхъ взнесла его на кручь. Только выскакалъ, глядь, — а передъ самымъ имъ, на десятипу мъста, стоятъ татары верхами. Человъкъ тридцать. Онъ увидалъ, сталъ назадъ поворачивать; и татары его увидали, пустились къ нему, сами на скаку выхватываютъ ружья изъ чехловъ. Припустилъ Жилинъ подъ кручь во всъ лошадиныя ноги, кричитъ Костылину:

— Вынимай ружье, — и самъ думаеть на лошадь на свою: «Матушка, вынеси; не зацъпись ногой, спотыкнешься — пропалъ. Доберусь до ружья, я и самъ не дамся».

А Костылинъ замъсто того, чтобы подождать, только увидалъ татаръ, — закатился, что есть духу, къ кръпости. Плетью ожариваетъ лошадь то съ того бока, то съ другого. Только въ пыли видно, какъ лошадь хвостомъ вертитъ.

Жилинъ видитъ — дъло плохо. Ружье уъхало, съ одной шашкой ничего не сдълаешь. Пустилъ онъ лошадь назадъ къ солдатамъ — думалъ уйти. Видитъ, ему напереръзъ катятъ тестеро. Подъ нимъ лошадь добрая, а подъ тёми еще добрёе, да и наперерёзъ скачутъ. Сталъ онъ оборачивать, хотёлъ назадъ поворотить, да ужъ разнеслась лошадь, не удержитъ, прямо на нихъ летитъ. Видитъ — близится къ нему съ красной бородой татаринъ на сёромъ конё. Визжитъ, зубы оскалилъ, ружье наготовё.

«Ну, — думаеть Жилинь, — знаю вась, чертей; если живого возьмуть, посадять въ яму, будуть плетью пороть. Не дамся же живой»...

А Жилинъ хоть не великъ ростомъ, да удалъ былъ. Выхватилъ шашку, пустилъ лошадь прямо на краснаго татарина, думаетъ: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь мъста не доскакаль Жилинъ; выстрълили по немъ сзади изъ ружей и попали въ лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, — навалилась Жилину на ногу.

Хотъль онъ подняться, а уже на немъ два татарина вонючіе сидять, крутять ему назадъ руки. Рванулся онъ, скинуль съ себя татаръ, — да еще соскакали съ коней трое на него, начали бить прикладами по головъ. Помутилось у него въ глазахъ и зашатался. Схватили его татары, сняли съ съделъ подпруги запасныя, закрутили ему руки за спину, завязали татарскимъ узломъ, поволокли къ съдлу. Шапку съ него сбили, сапоги стащили, все общарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся жилинъ на свою лошадь. Она, сердечная, какъ упала на бокъ, такъ и лежитъ, только бъется ногами, а до земли не достаетъ; въ головъ дыра, а изъ дыры такъ и свищетъ кровь черная — на аршинъ кругомъ пыль смочила.

Одинъ татаринъ подошелъ къ лошади, сталъ сѣдло снимать. Она все бъется, — онъ вынулъ кинжалъ, прорѣзалъ ей глотку. Засвистѣло изъ горла, трепенулась, и паръ вонъ.

Сняли татары съдло, сбрую. Сълъ татаринъ съ красной бородой на лошадь, а другіе подсадили Жилина къ нему на съдло; а чтобы не упалъ, притянули его ремнемъ за поясъ къ татарину и повезли въ горы.

Сидитъ Жилинъ за татариномъ, покачивается, тычется лицомъ въ вонючую татарскую спину. Только и видитъ передъ собою здоровенную татарскую спину да шею жилистую, да бритый затылокъ изъ-подъ шапки синъется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась надъ глазами. И нельзя ему ин поправиться на лошади ни кровь обтереть. Руки такъ закручены, что въ ключицъ ломить.

**Бхали они долго съ горы на гору, перевхали въ бродъ** ръку, вывхали на дорогу и повхали лощиной.

Хотълъ Жилинъ примъчать дорогу, куда его везутъ, — да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться; перевхали еще рвчку, стали подниматься по каменной горв, запахло дымомъ, забрехали собаки, прівхали въ ауль (татарская деревня). Послівали съ лошадей татары, собрались ребята татарскіе, окружили Жилина, пищатъ, радуются, стали камнями пулять въ него.

Татаринъ отогналъ ребятъ, снялъ Жилина съ лошади и кликнулъ работника. Пришелъ ногаецъ, скуластый, въ одной рубахъ. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказалъ что-то ему татаринъ. Принесъ работникъ колодку: два чурбана дубовыхъ на желъзныя кольца насажены, и въ одномъ кольцъ пробойчикъ и замокъ.

Развязали Жилину руки, надъли колодку и повели въ сарай; толкнули его туда и заперли дверь. Жилинъ упалъ на навозъ. Полежалъ, ощупалъ въ темнотъ, гдъ помягче, и легъ.

#### II.

Почти всю ночь не спалъ Жилинъ. Ночи короткія были. Видить — въ щелкъ свътиться стало. Всталъ Жилинъ, раскопалъ щелку побольше, сталъ смотръть.

Видна ему изъ щелки дорога — подъ гору идетъ, направо сакля татарская, два дерева подлѣ нея. Собака черная лежитъ на дорогѣ, коза съ козлятами ходитъ, хвостикомъ подергиваетъ. Видитъ — изъ-подъ горы идетъ татарка молоденькая, въ рубахѣ цвѣтной, распояской, въ штанахъ и сапогахъ, голова кафтаномъ покрыта, а на головѣ большой кувшинъ жестяной съ водой. Идетъ, въ спинѣ подрагиваетъ, перегибается, а за руку татарчонка ведетъ бритаго въ одной рубашкѣ. Прошла татарка съ водой въ саклю, вышелъ татаринъ вчерашній съ красной бородой, въ бешметѣ въ шелковомъ, на ремнѣ кинжалъ серебряный, въ башмакахъ на босу ногу. На головѣ шапка высокая, баранья, черная, назадъ заломлена. Вышелъ, потягивается, бородку красную самъ поглаживаетъ. Постоялъ, велѣлъ что-то работнику и пошелъ куда-то.

Провхали потомъ на лошадяхъ двое ребятъ къ водопою. У лошадей храпъ мокрый. Выбъжали еще мальчишки бритые, въ однъхъ рубашкахъ, собрались кучкой, подошли къ сараю, взяли хворостинку и суютъ въ щелку. Жилинъ какъ ухнетъ на нихъ: закатились бъжать прочь — только колънки голыя блестятъ.

А Жилину пить хочется, въ горлё пересохло; думаетъ: хоть бы пришли провъдать. Слышитъ — отпираютъ сарай. Пришелъ красный татаринъ, а съ нимъ другой, поменьше ростомъ, черноватенькій. Глаза черные, свътлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смъется. Одътъ черноватый еще лучше: бешметъ шелковый синій, галунчикомъ обшитъ. Кинжалъ на поясъ большой, серебряный; башмачки красные, сафьяные, тоже серебромъ обшиты. А на тонкихъ башмачкахъ другіе толстые башмаки. Шапка высокая, бълаго барашка.

Красный татаринъ вошелъ, проговорилъ что-то, точно ругается, и сталъ; облокотился на притолоку, кинжаломъ пошевеливаетъ, какъ волкъ исподлобъя косится на Жилина, а черноватый, — быстрый, живой, такъ весь на пружинахъ и ходитъ, — подошелъ прямо къ Жилину, сълъ на корточки, оскаливается, потрепалъ его по плечу, что-то началъ часто посвоему лопотать, глазами подмигиваетъ, языкомъ прищелкиваетъ, все приговариваеть: «корошо, урусъ! корошо, урусъ!»

Ничего не понялъ Жилинъ и говоритъ: «Пить, воды пить дайте».

Черный смѣется. «Корошъ урусъ», все по-своему лопочетъ. Жилинъ губами и руками показалъ, чтобы пить ему дали. Черный понялъ, засмѣялся, выглянулъ въ дверь, кликнулъ кого-то: «Дина!»

Прибѣжала дѣвочка — тоненькая, худенькая, лѣть тринадцати и лицомъ на чернаго похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, свѣтлые, и лицомъ красивая. Одѣта въ длинную рубаху, синюю, съ широкими рукавами и безъ пояса. На полахъ, на груди и на рукавахъ оторочено краснымъ. На ногахъ штаны и башмачки, а на башмачкахъ другіе съ высокими каблуками; на шеѣ монисто, все изъ русскихъ полтинниковъ. Голова непокрытая, коса черная, и въ косѣ лента, а на лентѣ привѣшены бляхи и рубль серебряный. Велъть ей что-то отецъ. Убъжала и опять пришла, принесла кувшинчикъ жестяной. Подала воду, сама съла на корточки, вся изогнулась такъ, что плечи ниже колънъ ушли. Сидитъ, глаза раскрыла, глядитъ на Жилина, какъ онъ пьетъ, какъ на звъря дикаго.

Подать ей Жилинъ назадъ кувшинъ. Какъ она прыгнетъ прочь, какъ коза дикая. Даже отецъ засмъялся. Послалъ се еще куда-то. Она взяла кувшинъ, побъжала, принесла хлъба пръснаго на дощечкъ круглой и опять съла, изогнулась, глазъ не спускаетъ—смотритъ.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходить къ Жилину ногаецъ и говорить:
— Ай-да, хозяинъ, ай-да!

Тоже по-русски не знаетъ. Только понялъ Жилинъ, что велитъ итти куда-то.

Пошелъ Жилинъ съ колодкой, хромаетъ, ступить нельзя, такъ и воротить ногу въ сторону. Вышелъ Жилинъ за ногайцемъ. Видитъ — деревня татарская, домовъ десять, и церковь ихняя, съ башенкой. У одного дома стоять три лошади въ съдлахъ. Мальчишки держать въ поводу. Выскочилъ изъ этого дома черноватый татаринъ, замахалъ рукой, чтобъ къ нему шелъ Жилинъ. Самъ смъется, все говорить что-то по-своему, и ушелъ въ дверь. Пришелъ Жилинъ въ домъ. Горница хорошая, стъны глиной гладко вымазаны. Къ передней стънъ пуховики пестрые уложены, по бокамъ висятъ ковры дорогіе; на коврахъ ружья, пистолеты, шашки—все въ серебръ. Въ одной стънъ печка маленькая вровень съ поломъ. Полъ земляной, чистый, какъ токъ, и весь передній уголъ устланъ войлоками; на войлокахъ ковры, а на коврахъ пуховыя подушки. И на коврахъ въ однихъ башмакахъ сидятъ татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всъхъ пуховыя подушки подложены, а передъ ними на круглой дощечкъ блины просяные, и масло коровье распущено въ чашкъ, и пиво татарское — буза, въ кувшинчикъ. Бдятъ руками, и руки всъ въ маслъ.

Вскочиль черный, велёль посадить Жилина къ сторонкѣ, не на коверь, а на голый полъ; залёзъ опять на коверъ, угощаетъ гостей блинами и бузой. Посадилъ работникъ Жилина на мёсто, а самъ снялъ верхніе башмаки, поставилъ у двери рядкомъ, гдё и другіе башмаки стояли, сёлъ на войлокъ поближе къ хозяевамъ, смотритъ, какъ они ёдятъ, слюни утираетъ.

Повли татары блины, пришла татарка въ рубахв такой же, какъ и дввка, и въ штанахъ; голова илаткомъ покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшинъ съ узкимъ носкомъ. Стали мыть руки татары, потомъ сложили руки, свли на колвнки, подули во всв стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потомъ одинъ изъ гостей татаръ повернулся къ Жилину, сталъ говорить по-русски.

— Тебя, — говорить, — взяль Кази-Мугамедъ, — самъ показываетъ на краснаго татарина, — отдаль тебя Абдулъ-Мурату, — показываетъ на черноватаго. — Абдулъ-Муратъ теперь твой хозяинъ.

Жилинъ молчитъ. Заговорилъ Абдулъ-Муратъ, и все показываетъ на Жилина и смъется, и приговариваетъ: «солдатъ урусъ, корошо урусъ». Переводчикъ говоритъ:

 Онъ тебѣ велить домой письмо писать, чтобъ за тебя выкупъ прислади. Какъ пришлють деньги, онъ тебя выпустить.

Жилинъ подумалъ и говоритъ:

— А много ли онъ хочеть выкупа?

Поговорили татары; переводчикъ и говоритъ:

- Три тысячи монеть.
- Нѣтъ, говоритъ Жилинъ, я этого заплатить не могу. Перевелъ переводчикъ, говоритъ:
- -- Сколько же ты дашь?

Жилинъ подумалъ и говорить:

— Пятьсоть рублей.

Тутъ татары заговорили часто, всѣ вдругъ. Началъ Абдулъ кричать на краснаго, залоноталъ такъ, что слюни изо рта брызжутъ.

А красный только жмурится да языкомъ пощелкиваеть.

Замолчали они, переводчикъ и говоритъ:

— Хозяину выкупу мало пятьсоть рублей. Онъ самъ за тебя двъсти рублей заплатилъ. Ему Кази-Мугамедъ былъ долженъ. Онъ тебя за долгъ взялъ. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь — въ яму посадять, наказывать будутъ плетью.

«Эхъ, — думаеть Жилинъ, —съ ними что робъть, то хуже».

Вскочилъ на ноги и говорить:

— А ты ему скажи, что если онъ меня пугать хочеть, такъ ни копейки жъ не дамъ, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться васъ.

Пересказалъ переводчикъ, опять заговорили всѣ вдругъ. Долго лопотали; вскочилъ черный, подошелъ къ Жилину: — Урусъ, — говоритъ, — джигитъ, джигитъ урусъ!

Джигить по-ихнему значить «молодець». И самъ смѣется; сказаль что-то переводчику, а переводчикъ говорить:

— Тысячу рублей дай.

Жилинъ сталъ на своемъ:

— Больше пятисоть рублей не дамь. А убьете, — ничего не возьмете.

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывають. Пришель работникъ, и идеть за нимъ человъкъ какой-то толстый, босикомъ и ободранный; на ногъ тоже колодка.

Такъ и ахнуль Жилинъ, — узналь Костылина. И его поймали. Посадили ихъ рядомъ; стали они разсказывать другъ другу, а татары молчатъ, смотрятъ. Разсказалъ Жилинъ, какъ съ нимъ дѣло было; Костылинъ разсказалъ, что лошадь подънимъ стала, и ружье осѣклось, и что этотъ самый Абдулъ нагналъ его и взялъ.

Вскочиль Абдуль, показываеть на Костылина, что-то говорить. Перевель переводчикь, что они теперь оба стного хозяина, и кто прежде деньги дасть, того прежде отпустять.

— Воть, — говорить Жилину, — ты все серчаешь, а товарищь твой смирный: онь написаль письмо домой, пять тысячь монеть пришлють. Воть его и кормить будуть хорошо и обижать не будуть.

Жилинъ и говорить:

— Товарищъ какъ хочетъ; онъ, можетъ, богатъ, а я небогатъ. Я, — говоритъ, — какъ сказалъ, такъ и будетъ. Хотите — убивайте, — пользы вамъ не будетъ, а больше пятисотъ рублей не напишу.

Помолчали. Вдругь, какъ вскочиль Абдуль, досталь сундучокъ, вынуль перо, бумаги лоскутъ и чернила, сунулъ Жилину, хлопнулъ по плечу, показываетъ: «пиши». Согласился на пятьсотъ рублей.

— Погоди еще, — говорить Жилинь переводчику, — скажи ты ему, чтобь онь насъ кормиль хорошо, одёль, обуль какь слёдуеть, чтобы держаль вмёстё, — намъ веселёй будеть, и чтобы колодку сняль.

Самъ смотритъ на хозяина и смъется. Смъется и хозяинъ; выслушалъ и говоритъ:

— Одежду самую лучшую дамъ: и черкеску и сапоги; хоть жениться. Кормить буду, какъ князей. А коли хотятъ жить вмѣстѣ—пускай живутъ въ сараѣ. А колодку нельзя снять—уйдутъ. На ночь только снимать буду.—Подскочилъ, треплетъ по плечу,— твоя хорошъ, писалъ—моя хорошъ!

Написалъ Жилинъ письмо. Отвели Жилина съ Костылинымъ въ сарай, принесли имъ соломы кукурузной, воды въ кувшинъ, хлъба, двъ черкески старыя, сапоги истрепанные солдатскіе. Видно, съ убитыхъ солдатъ стащили. На ночь сняли съ нихъ колодки и заперли въ сарай.

#### III.

Жиль такь Жилинь сь товарищемь цёлый мёсяць. Хозяинь все смёстся: «Твоя, Ивань, хорошь, — моя, Абдуль, хорошь». А кормиль плохо,—только и даваль, что хлёбь прёсный изь просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тёсто непеченое.

Костылинъ еще разъ писалъ домой, все ждалъ присылки денегъ и скучалъ. По цълымъ днямъ сидитъ въ сараъ и считаетъ дни, когда письмо придетъ, или спитъ. А Жилинъ думаетъ: «Гдъ матери столько денегъ взять за меня заплатить. И то она тъмъ больше жила, что я посылалъ ей. Если ей пятьсотъ рублей собрать, надо разориться въ конецъ. Богъ дастъ—и самъ выберусь».

А самъ ходитъ по аулу, насвистываетъ, а то сидитъ, чтонибудь рукодъльничаетъ: или изъ глины куколъ лъпитъ, или плететт плетенки изъ прутьевъ. А Жилинъ на всякое рукодълье мастеръ былъ.

Слѣпилъ онъ разъ куклу, съ носомъ, съ руками, съ ногами и въ татарской рубахѣ, и поставилъ куклу на крышу.

Пошли татары за водой. Хозяйская дочь, Динка, увидала куклу, позвала татарокъ. Составили кувшины, смотрятъ, смъются. Жилинъ снялъ куклу, подаетъ имъ. Опъ смъются, а не смъютъ взять. Оставилъ онъ куклу, ушелъ въ сарай и смотритъ, что булетъ.

Подовжала Дина, оглянулась, схватила куклу и убъжала. Па утро, смотрить, на зорькъ Дина вышла на порогъ съ куклой. А куклу ужъ лоскутьями красными убрала и качаеть, какъ ребенка, сама по-своему прибаюкиваеть. Вышла старуха, забранилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделалъ Жилинъ другую куклу, — еще лучше, — отдалъ Дипъ. Принесла разъ Дина кувшинчикъ, поставила, сёла и смотритъ на него, сама смъется, показываетъ на кувшинъ.

«Чего она радуется?» думаетъ Жилинъ. Взялъ кувшинъ, сталъ пить. Думалъ вода, а тамъ молоко. Выпилъ онъ молоко, — «хорошо», говоритъ. Какъ взрадуется Дина!

— Хорошо, Иванъ, хорошо! — и вскочила, забила въ ладоши, вырвала кувшинъ и убъжала.

И съ тъхъ поръ стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то дълають татары изъ козьяго молока лепешки сырныя и сушать ихъ на крышахъ,—такъ она эти лепешки ему тайкомъ принашивала. А то разъ ръзалъ хозяинъ барана, такъ она ему кусокъ баранины принесла въ рукавъ. Броситъ и убъжитъ.

Была разъ гроза сильная, и дождь часъ цълый, тъ изъ ведра, лилъ. И помутились всъ ръчки. Гдъ бродъ былъ, тамъ на три аршина вода пошла, камни ворочаетъ. Повсюду ручьи текутъ, гулъ стоитъ по горамъ. Вотъ, какъ прошла гроза, вездъ по деревнъ ручьи бъгутъ. Жилинъ выпросилъ у хозяина ножикъ, выръзалъ валикъ, дощечки, колесо оперилъ, а къ колесу на двухъ концахъ куколъ придълалъ.

Принесли ему дъвочки лоскутковъ, — одъль онъ куколь: одна — мужикъ, другая — баба; утвердилъ ихъ, поставилъ колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгають.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языкомъ щелкають:

— Ай, урусъ! ай, Иванъ!

Были у Абдула часы русскіе, сломанные. Позваль онъ Жилина, показываеть, языкомъ щелкаеть. Жилинъ говоритъ:

— Давай починю!

Взяль, разобраль ножичкомь, разложиль; опять сладиль, отдаль. Идуть часы.

Обрадовался хозяинъ. Принесъ ему бешметъ свой старый, весь въ лохмотьяхъ, подарилъ. Нечего дълать, взялъ, и то го дится покрыться ночью.

Съ тъхъ поръ прошла про Жилина слава, что онъ мастеръ. Стали къ нему изъ дальнихъ деревень пріъзжать: кто замокъ на ружье или пистолетъ починить принесетъ, кто часы. Привезъ ему хозяннъ снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочекъ.

Сталъ Жилинъ немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли къ нему, — когда нужно, кличутъ: «Иванъ, Иванъ», а которые все, какъ на звъря, косятся.

Красный татаринъ не любилъ Жилина. Какъ увидитъ, на-

Красный татаринъ не любилъ Жилина. Какъ увидитъ, нахмурится и прочь отвернется, либо обругаетъ. Былъ еще у нихъ старикъ. Жилъ онъ не въ аулъ, а приходилъ изъ-подъ горы. Видалъ его Жилинъ только, когда онъ въ мечетъ приходилъ Богу молиться. Онъ былъ ростомъ маленькій, на шапкъ у него бълое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены, — бълые, какъ пухъ; а лицо сморщенное и красное, какъ кирпичъ. Носъ крючкомъ, какъ у ястреба, а глаза сърые, злые, и зубовъ нътъ, — только два клыка. Идетъ, бывало, въ чалмъ своей, костылемъ подпирается, какъ волкъ, озирается. Какъ увидитъ Жилина, такъ захрипитъ и отвернется.

увидитъ Жилина, такъ захрипитъ и отвернется.

Пошелъ разъ Жилинъ подъ гору — посмотръть, гдъ живетъ старикъ. Сошелъ по дорожкъ видитъ — садикъ, ограда каменная; изъ-за ограды — черешни, шентала и избушка съ плоской крышей. Подошелъ онъ поближе, видитъ — ульи стоятъ плетеные изъ соломы, и пчелы летають, гудятъ. И старикъ стоитъ на колъночкахъ, что-то хлопочетъ у улья. Поднялся Жилинъ повыше посмотръть и загремълъ колодкой. Старикъ оглянулся — какъ визгнетъ; выхватилъ изъ-за пояса пистолетъ, въ Жилина выпалилъ. Чуть успъль онъ за камень притулиться.

Пришелъ старикъ хозяину жаловаться. Позвалъ хозяинъ Жилина, самъ смъется и спрашиваеть:

— Зачёмъ ты къ старику ходилъ?

— Я, говорить, ему худого не сдълаль. Я хотъль посмотръть, какъ онъ живеть. — Передалъ хозяинъ.

А старикъ злится, шипитъ, что-то лопочетъ, клыки свои

выставиль, махаеть руками на Жилина.

Жилинъ не понялъ всего, но понялъ, что старикъ велитъ хозяину убить русскихъ, а не держать въ аулъ. Ушелъ старикъ.

Сталъ Жилинъ спрашивать хозяина: что это за старикъ?

Хозяинъ и говорить:

— Это большой человъкъ! Онъ первый джигить быль, онъ много русскихъ побилъ, богатый былъ. У него было трижены и восемь сыновъ. Всъ жили въ одной деревнъ. Пришли

русскіе, разорили деревию и семь сыновей убили. Одинь сынь остался и передался русскимь. Старикъ повхаль и самь передался русскимь. Пожиль у нихь три мъсяца, нашель тамъ своего сына, самь убиль его и бъжаль. Съ тъхъ порь онь бросиль воевать, пошель въ Мекку Богу молиться. Оть этого у него чалма. Кто въ Меккъ быль, тотъ называется Хаджи и чалму надъваетъ. Не любить онъ вашего брата. Онъ велитъ тебя убить; да мнъ нельзя убить; я за тебя деньги заплатиль; да я тебя, Иванъ, полюбиль; я тебя не то, что убить, я бы тебя и выпускать не сталь, кабы слова не даль. — Смъется, самъ приговариваетъ по-русски: Твоя, Иванъ, хорошъ — моя, Абдулъ, хорошъ!

## IV.

Прожилъ такъ Жилинъ мѣсяцъ. Днемъ ходитъ по аулу или рукодѣльничаетъ, а какъ ночь придетъ, затихнетъ въ аулѣ, — такъ онъ у себя въ сараѣ копаетъ. Трудно было копать отъ камней, да онъ подпилкомъ камни теръ, и прокопалъ онъ подъ стѣной дыру, что въ пору пролѣзть. «Только бы, — думаетъ, — мнѣ мѣсто хорошенько узнать, въ какую сторону итти. Да не сказываютъ никто татары».

Вотъ онъ выбралъ время, какъ хозяннъ уёхалъ, пошелъ послѣ обѣда за аулъ, на гору, — хотѣлъ оттуда мѣсто высмотрѣть. А когда хозяннъ уѣзжалъ, онъ приказалъ малому за Жилинымъ ходить, съ глазъ его не спускать. Бѣжитъ малый за Жилинымъ, кричить:

— Не ходи! отецъ не велътъ. Сейчасъ народъ позову!

Сталъ его Жилинъ уговаривать:

— Я, — говорить, — далеко не уйду, — только на ту гору поднимусь. Пойдемъ со мной; я съ колодкой не убъгу, я тебъ завтра лукъ сдълаю и стрълы.

Уговорилъ малаго, пошли. Смотръть на гору — не далеко, а съ колодкой трудно; шелъ-шелъ, насилу взобрался. Сътъ Жилинъ, сталъ мъсто разглядывать. На полдни за сарай лощина, табунъ ходитъ, и аулъ другой въ низочкъ виденъ. Отъ аула другая гора — еще круче; а за той горой еще гора. Промежъ горъ лъсъ синъется, а тамъ еще горы, все выше и выше поднимаются. А выше всъхъ бълыя, какъ сахаръ, горы стоятъ подъ снъгомъ. И одна снъговая гора выше другихъ шапкой стоитъ. На восходъ и на закатъ — все такія же горы; кое-гдъ

аулы дымятся въ ущельяхъ. «Ну, — думаетъ, — это все ихняя сторона». Сталъ смотрёть въ русскую сторону; подъ ногами рёчка, аулъ свой, садики кругомъ. На рёчкё, какъ куклы маленькія видно, — бабы сидятъ, полоскаютъ. За ауломъ пониже гора, и черезъ нее еще двё горы, по нимъ лёсъ; а промежъ двухъ горъ синѣется ровное мъсто, а на ровномъ мъстъ, далеко-далеко точно дымъ стелется. Сталъ Жилинъ вспоминать, когда онъ въ кръпости дома жилъ, гдъ солнце всходило и гдъ заходило. Видитъ — тамъ точно, въ этой долинъ должна быть наша кръпость. Туда, промежъ этихъ двухъ горъ, и бъжать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снёговыя горы изъ бёлыхь—алыя; въ черныхъ горахъ потемнёло, изъ лощинъ паръ поднялся, и самая та долина, гдё крёпость наша должна быть, какъ въ огнё загорёлась отъ заката. Сталъ Жилинъ вглядываться,—маячитъ что-то въ долинё, точно дымъ изъ трубъ. И такъ думается ему, что это—самая крёпость русская.

Ужъ поздно стало. Слышно — мулла прокричалъ. Стадо гонятъ — коровы ревутъ. Малый все зоветъ: «пойдемъ», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну, — думаетъ Жилинъ, — теперь мъсто знаю, надо бъжать». Хотъль онь бъжать въ ту же ночь. Ночи были темныя, — ущербъ мъсяца. На бъду — къ вечеру вернулись татары. Бывало, прівзжають они — гонять съ собою скотину и прівзжають веселые. А на этоть разъ ничего не пригнали, а привезли на съдлъ своего убитаго татарина, брата рыжаго. Прівхали сердитые, собрались всъ хоронить. Вышелъ и Жилинъ посмотръть. Завернули мертваго въ полотно, безъ гроба, вынесли подъ чинары за деревню, сложили на траву. Пришелъ мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, съли рядкомъ на пятки передъ мертвымъ.

Спереди мулла, сзади три старика въ чалмахъ рядкомъ, а сзади ихъ еще татары. Съли, потупились и молчатъ. Долго молчали. Поднялъ голову мулла и говоритъ:

- «Алла» (значить Богь). Сказаль это одно слово, и опять потупились, и долго молчали; сидять, не шевелятся. Опять подняль голову мулла:
- Алла! и всё проговорили: Алла! и опять замолчали. Мертвый лежить на травё, не шелохнется, и они сидять, какъ мертвые. Не шевельнется ни одинъ. Только слышно, на чинарё листочки отъ вётра поворачиваются. Потэмъ про-

челъ мулла молитву, всё встали, подняли мертваго на руки, понесли. Принесли къ ямъ. Яма вырыта не простая, а подкопана подъ землю, какъ подвалъ. Взяли мертваго подъ мышки да подъ лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьми подъ землю, заправили ему руки на животъ.

Притащилъ ногаець камышу зеленаго, заклали камышомъ яму, живо засыпали землей, сравняли, а въ головы къ мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, съли опять рядкомъ передъ могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Раздалъ рыжій денегь старикамъ, потомъ всталъ, взялъ плеть, ударилъ себя три раза по лбу и пошелъ домой.

На утро видить Жилинь — ведеть красный кобылу за деревню, а за нимь трое татарь идуть. Вышли за деревню, сняль рыжій бешметь, засучиль рукава, —ручищи здоровыя, —вынуль кинжаль, поточиль на брускь. Задрали татары кобыль голову кверху, подошель рыжій, перерьзаль глотку, повалиль кобылу и началь свъжевать, — кулачищами шкуру подпарывать. Пришли бабы, дъвки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потомь кобылу, стащили въ избу. И вся деревня собралась кърыжему поминать покойника.

Три дня вли кобылу, бузу пили, покойника поминали. Всв татары дома были. На четвертый день видить Жилинь, въ обвдъ куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и повхали человвкъ десять, и красный повхаль; только Абдуль дома остался. Мъсяцъ только народился, ночи еще темныя были.

«Ну, — думаетъ Жилинъ, — нынче бѣжать надо», и гогоритъ Костылину. А Костылинъ заробѣлъ.

- Да какъ же бъжать? мы и дороги не знаемъ.
- Я знаю дорогу.
- Да и не дойдемъ въ ночь.
- А не дойдемъ въ лѣсу переночуемъ. Я вотъ лепешекъ набралъ. Что жъ ты будешь сидѣть? Хорошо, пришлютъ денегъ? а то вѣдь и не соберутъ. А татары теперь злые за то, что ихпяго русскіе убили. Поговариваютъ насъ убить хотятъ.

Подумаль, подумаль Костылинь.

— Ну, пойдемъ.

Полѣзъ Жилинъ въ дыру, раскопалъ пошире, чтобъ и Костылину пролѣзть; и сидятъ они, — ждутъ, чтобы затихло въ аулѣ.

Только затихъ народъ въ аулъ, Жилинъ полъзъ подъ стъпу, выбрался. Шепчетъ Костылину: «полъзай». Полъзъ и Костылинъ, да зацъпилъ камень ногой, загремълъ. А у хозяина сторожка была — пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшинъ. Жилинъ уже напередъ прикормилъ ее. Услыхалъ Уляшинъ, забрехалъ и кинулся, а за нимъ другія собаки. Жилинъ чуть свистнулъ, кинулъ лепешки кусокъ, — Уляшинъ узналъ, замахалъ хвостомъ и пересталъ брехать.

Хозяинъ услыхалъ, загайкалъ изъ сакли: «гайтъ! гайтъ, Уляшинъ!..»

А Жилинъ за ушами почесываетъ Уляшина. Молчитъ собака, трется ему объ ноги, хвостомъ махаетъ.

Посидѣли они за угломъ. Затихло все, только слышно — овца перхаетъ въ закутѣ, да низомъ вода по камешкамъ шумитъ. Темно, звѣзды высоко стоятъ на небѣ; надъ горой молодой мѣсяцъ закраснѣлся, кверху рожками заходитъ. Въ лощинахътуманъ, какъ молоко, бѣлѣется.

Подпялся Жилинъ, говоритъ товарищу:

— Ну, брать, айда!

Тронулись; только отошли, слышать, — запѣлъ мулла на крышѣ: «Алла! Бесмилла! Ильрахманъ!» Значитъ — пойдемъ, народъ, въ мечеть. Сѣли опять, притаившись подъ стѣнкой. Долго сидѣли, дожидались, пока народъ пройдетъ. Опять затихло.

- Ну, съ Богомъ! Перекрестились, пошли. Прошли черезъ дворъ подъ кручь къ ръчкъ, перешли ръчку, пошли лощиной. Туманъ густой, да низомъ стоитъ, а надъ головой звъзды виднешеньки. Жилинъ по звъздамъ примъчаетъ, въ какую сторону итти. Въ туманъ свъжо, итти легко, только саноти не ловки, стоитались. Жилинъ сиялъ свои, бросилъ, пошелъ босикомъ. Попрыгиваетъ съ камешка на камешекъ да на звъзды поглядываетъ. Сталъ Костылинъ отставать.
- Тише, говорить, иди; сапоги проклятые—всв ноги стерли.
  - Да ты сними, легче будеть.

Пошелъ Костылинъ босикомъ, — еще того хуже; изръзалъ всъ ноги но камнямъ и все отстаетъ. Жилинъ ему говоритъ:

- Ноги обдерешь—заживуть, а догонять—убьють, хуже. Костылинь ничего не говорить, идеть, покряхтываеть. Шли они низомъ долго. Слышать— вправо собаки забрехали. Жилинь остановился, осмотрълся, полъзъ на гору, руками ощупаль.
- Эхъ, говоритъ, ошиблись мы, вправо забрали. Тутъ аулъ чужой, я его съ горы видёль; назадъ надо да влёво, въ гору. Тутъ лёсъ долженъ быть.

А Костылинъ говорить:

- Подожди хоть немножко, дай отдохнуть, у меня ноги въ крови всъ.
  - Э, брать, заживуть; ты легче прыгай. Воть такь!

И побъжалъ Жилинь назадъ, влъво, въ гору, въ лъсъ. Костылинъ все отстаетъ и охаетъ. Жилинъ шикнетъ-шикнетъ на него, а самъ все идетъ.

Поднялся на гору. Такъ и есть — лѣсъ. Вошли въ лѣсъ, — по колючкамъ изодрали все платье послѣднее. Напали на дорожку въ лѣсу. Идутъ.

«Стой!» Затопало копытами по дорогъ. Остановились, слушаютъ. Потопало, какъ лошадь, и остановилось. Тронулись опи — опять затопало. Они остановятся — и оно остановится. Подползъ Жилинъ, смотритъ на свътъ по дорогъ, — стоитъ что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человъка не похоже. Фыркнуло—слышитъ. «Что за чудо!» Свистнулъ Жилинъ потихоньку, — какъ шаркнетъ съ дороги въ лъсъ, и затрещало по лъсу, — точно буря летитъ, сучья ломаетъ.

Костылинъ такъ и упалъ со страху. А Жилинъ смѣется, говоритъ:

— Это олень. Слышишь — какъ рогами лѣсъ ломитъ? Мы его боимся, а онъ насъ боится.

Пошли дальше. Ужъ высожары спускаться стали, до утра не далеко. А туда ли идутъ, нътъ ли, — не знаютъ. Думается такъ Жилину, что по этой самой дорогъ его везли и что до своихъ верстъ десять еще будетъ, — а примъты върной нътъ, да и ночь — не разберешь. Вышли на полянку. Костылинъ сълъ и говоритъ:

— Какъ хочешь, а я не пойду—у меня ноги не идутъ. Сталъ его Жилинъ уговаривать. — Нѣтъ, — говоритъ, — не пойду, не могу. Разсердился Жилинъ, плюнулъ, обругалъ его.

— Такъ я же одинъ уйду, прощай!

Костылинъ вскочилъ, пошелъ. Прошли они версты четыре. Туманъ въ лъсу еще гуще сълъ, ничего не видать передъ собой, и звъзды ужъ чуть видны.

Вдругь слышить — впереди топаеть лошадь. Слышно — подковами за камни цёпляется. Легь Жилинь на брюхо, сталь по землё слушать.

— Такъ и есть, —сюда къ намъ конный ъдеть.

Сбѣжали они съ дороги, сѣли въ кусты и ждуть. Жилинъ подползъ къ дорогѣ, смотритъ — верховой татаринъ ѣдетъ, корову гонитъ, самъ себѣ подъ носъ мурлычетъ что-то. Проѣхалъ татаринъ. Жилинъ вернулся къ Костылину.

— Ну, пронесъ Богъ, — вставай, пойдемъ.

Сталъ Костылинъ вставать и упалъ.

— Не могу, —ей Богу, не могу; силь моихъ нътъ.

Мужчина грузный, пухлый, запотёль; да какъ обхватило его въ лёсу туманомъ холоднымъ, да ноги ободраны, — онъ и разсолодёль. Сталь его Жилинъ силой поднимать. Какъ закричитъ Костылинъ:

— Ой, больно!

Жилинъ такъ и обмеръ.

- Что кричишь? Въдь татаринъ близко, услышитъ. А самъ думаетъ: «Онъ и вправду разслабъ: что мнъ съ нимъ дълать? Бросить товарища не годится».
- Ну,—говоритъ,—вставай, садись на закорки,—снесу, коли ужъ итти не можешь.

Посадилъ на себя Костылина, подхватилъ руками подъ ляжки, вышелъ на дорогу, поволокъ.

— Только,—говорить,—не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину, ноги тоже въ крови, и уморился. Нагнется, подправитъ, подкинетъ, чтобы повыше сидълъ на немъ Костылинъ, тащитъ его по дорогъ.

Видно, услыхалъ татаринъ, какъ Костылинъ закричалъ. Слышитъ Жилинъ— вдетъ кто-то сзади, кличетъ по-своему. Бросился Жилинъ въ кусты. Татаринъ выхватилъ ружье, выпалилъ, — не попалъ, завизжалъ по-своему и поскакалъ прочь по дорогъ.

— Ну,—говорить Жилинь,—пропали, брать! Онъ сейчасъ собереть татарь за нами въ погоню. Коли не уйдемъ версты три—пропали.—А самъ думаеть на Костылина: «И чортъ меня дернулъ колоду эту съ собой брать. Одинъ бы я давно ушелъ».

Костылинъ говорить:

- Пдп одинъ, за что тебъ изъ-за меня пропадать.
- Нъть, не пойду, не годится товарища бросать.

Подхватиль опять на плечи, поперь. Прошель онь такь съ версту. Все лѣсъ идеть, и не видать выхода. А туманъ ужъ расходиться сталь, и какъ будто тучки заходить стали, не видать уже звѣздъ. Пзмучился Жилинъ.

Пришелъ, у дороги родничокъ камнемъ обдъланъ. Остановился, ссадилъ Костылина.

— Дай, — говоритъ, — отдохну, напьюсь. Лепешекъ поъдимъ. Должно-быть, недалеко.

Только прилегь онъ пить, слышить—затопало сзади. Опять кинулись вправо, въ кусты, подъ кручь, и легли.

Слышить—голоса татарскіе; остановились татары на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они съ дороги свернули. Поговорили, потомъ зауськали, какъ собакъ притравливаютъ. Слышитъ — трещитъ что-то по кустамъ, прямо къ нимъ собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лѣзутъ и татары—тоже чужіе; схватили ихъ, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Провхали версты три, — встрвчаеть ихъ Абдулъ, хозяинъ, съ двуми татарами. Поговориль что-то съ татарами, пересадили на своихъ лошадей, повезли въ аулъ.

Абдулъ уже не смъется и ни слова не говорить съ ними. Привезли на разсвътъ въ аулъ, посадили на улицъ. Сбъжались ребята. Камнями, плетками бьютъ ихъ, визжатъ.

Собрались татары въ кружокъ, и старикъ изъ-подъ горы пришелъ. Стали говорить. Слышить Жилинъ, что судятъ про нихъ, что съ ними дёлать. Одни говорятъ—надо ихъ дальше въ горы услать, а старикъ говоритъ: «Надо убить». Абдулъ споритъ, говоритъ: «Я за нихъ деньги отдалъ! я за пихъ выкупъ возьму». А старикъ говоритъ: «Ничего опи не заплатятъ, только бёды надёлаютъ. И грёхъ русскихъ кормить. Убить, и кончено».

Разошлись. Подошелъ хозяннъ къ Жилину, сталъ ему говорить:

— Если, -- говорить, -- мив не пришлють за васъ выкупъ, я черезъ двв недвли васъ запорю. А если затвешь опять бъжать— я тебя, какъ собаку, убью. Пиши лисьмо, хорошенько пиши.

Принесли имъ бумаги, написали они письма. Набили на нихъ колодки, отвели за мечеть. Тамъ яма была аршинъ ияти,— и спустили ихъ въ эту яму.

## VI.

Житье имъ стало совсёмъ дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свётъ. Кидали имъ туда тёсто непеченое, какъ собакамъ, да въ кувшинъ воду спускали. Вонь въ ямъ, духота, мокрота. Костылинъ совсёмъ разболълся, распухъ, и ломота во всемъ тълъ стала; и все стонетъ или спитъ. И Жилинъ пріунылъ, видитъ — дъло плохо. И не знаетъ, какъ выбраться.

Началъ онъ было подкапываться, да землю некуда кидать: увидалъ хозяинъ, пригрозилъ убить.

Сидить онь разь въ ямѣ на корточкахъ, думаетъ объ вольпомъ житьѣ, и скучно ему. Вдругь прямо ему на колѣни лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядѣлъ кверху, — а тамъ Дина. Поглядѣла на него, посмѣялась и убѣжала. Жилинъ думаетъ: «Не поможетъ ли Дина?»

Расчистиль онь въ ямъ мъстечко, наковыряль глины, сталъ лънить куколь. Надълаль онъ людей, лошадей, собакъ, думаеть: «Какъ придеть Дина, брошу ей».

Только на другой день нътъ Дины, а слышить Жилинъ затопали лошади, проъхали какіе-то и собрались татары у мечети, спорять, кричать и поминають про русскихъ. И слышить голось старика. Хорошенько не разобраль онъ, а догадывается, что русскіе близко подошли,—и боятся татары, какъ бы въ ауль не зашли, и не знають, что съ плънными дълать.

Поговорили и ушли. Вдругъ слышить — зашуршало что-то наверху. Видить: Дина присъла на корточки, колънки выше головы торчать, свъсилась, монисты висять, болтаются надъ ямой. Глазенки такъ и блестять, какъ звъздочки. Вынула изъ рукава двъ сырныя лепешки, бросила ему. Жилинъ взялъ и говорить:

— Что давно не бывала? А я тебѣ нгрушекъ надѣлалъ. На, вотъ.

Сталь ей швырять по одной. А она головой мотаеть, не смотритъ.

- -- Не надо, -- говоритъ. Помодчала, посидъла и говоритъ:
- -- Иванъ! тебя убить хотять. -- Сама себъ рукой на шею показываетъ.
  - Кто убить хочеть?
  - Отецъ, --ему старики велять. А мив тебя жалко.

Жилинъ и говоритъ:

— А коли тебъ меня жалко, такъ ты мнъ палку длинную принеси.

Она головой мотаетъ, что нельзя. Онъ сложилъ руки, молится ей:

- Лина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя, — говорить, — увидять, всѣ дома, — и ушла. Воть сидить вечеромъ Жилинъ и думаеть: «Что будеть?». Все поглядываеть вверхъ. Звъзды видны, а мъсяцъ еще не всходиль. Мулла прокричаль, затихло все. Сталь ужь Жилинь дремать, думаеть: «Побонтся дъвка».

Вдругъ на голову ему глина посыпалась; взглянулъ кверху шесть длинный въ тоть край ямы тыкается. Потыкался, спускаться сталь, ползеть въ яму. Обрадовался Жилинь, схватиль рукой, спустиль; шесть здоровый. Онъ еще прежде этоть шесть на хозяйской крышь видьль,

Поглядълъ вверхъ, - звъзды высоко на небъ блестять, ц надъ самой ямой, какъ у кошки, у Дины глаза въ темнотъ свътятся. Нагнулась она лицомъ на край ямы и шепчеть:

- Иванъ, Иванъ! А сама руками у лица все машетъ, что «тише, молъ».
  - Что?-говорить Жилинъ.
  - Увхали всв, только двое дома.

Жилинъ и говорить:

- Ну, Костылинъ, пойдемъ, попытаемся послъдній разъ, я тебя подсажу.

Костылинъ и слушать не хочетъ.

- Нътъ, говоритъ, ужъ мнъ, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться силъ нътъ?
- Ну, такъ прощай. не поминай лихомъ. Поцъловался съ Костылинымъ.

Ухватился за шесть, вельль Динь держать, пользь. Раза два онъ обрывался, -- колодка мъшала. Поддержалъ его Костылинъ, — выбрался кое-какъ наверхъ. Дина его тянетъ ручонками за рубаху изо всёхъ силъ, сама смъстся.

Взяль Жилинъ шесть и говорить:

— Снеси на мѣсто, Дина, а то хватятся, —прибьють тебя. Потащила она шесть, а Жилинъ подь гору пошель. Слѣзъ подъ кручь, взяль камень острый, сталь замокъ съ колодки выворачивать. А замокъ крѣпкій, —никакъ не собъеть, да и неловко. Слышить, — бѣжить кто-то съ горы, легко попрыгиваеть. Думаеть: «Вѣрно, опять Дина». Прибѣжала Дина, взяла камень и говорить:

— Дай, я!

Сѣла на колѣночки, начала выворачивать. Да ручонки тонкія, какъ прутики,—ничего силы нѣтъ. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилинъ за замокъ, а Дина сѣла подлѣ него на корточкахъ, за плечо его держитъ. Оглянулся Жилинъ, видитъ—налѣво, за горой, зарево красное загорѣлось, мѣсяцъ встаетъ. «Ну,—думаетъ,—до мѣсяца надо лощину пройти, до лѣсу добраться». Поднялся, бросилъ камень. Хоть въ колодкѣ, да надо итти.

— Прощай, — говоритъ, — Динушка. Въкъ тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина, шарить по немъ руками, ищетъ куда бы лепешки ему засунуть. Взялъ онъ лепешки.

— Спасибо, — говорить, — умница. Кто тебъ безъ меня куколокъ дълать будеть? — И погладиль ее по головъ.

Какъ заплачетъ Дина, — закрылась руками, побѣжала на гору, какъ козочка прыгаетъ. Только въ темнотѣ слышно — монисты по спинѣ побрякиваютъ.

Перекрестился Жилинъ, подхватилъ рукой замокъ на колодкъ, чтобы не бренчалъ, пошелъ по дорогъ, — ногу волочитъ, а самъ все на зарево поглядываетъ, гдъ мъсяцъ встаетъ. Дорогу онъ узналъ. Прямикомъ итти верстъ восемь. Только бы до лъсу дойти прежде, чъмъ мъсяцъ совсъмъ выйдетъ. Перешелъ онъ ръчку, побълълъ уже свътъ за горой. Пошелъ лощиной, идетъ, самъ поглядываетъ: не видать еще мъсяца. Уже зарево посвътлъло, и съ одной стороны лощины все свътлъе и свътлъе становится. Ползетъ подъ гору тънь, все къ нему приближается.

Идеть Жилинъ, все тъни держится. Онъ сившитъ, а мъсяцъ еще скоръе выбирается; ужъ и направо засвътились макушки. Сталъ подходить къ лъсу, выбрался мъсяцъ изъ-за

горъ, — бѣло, свѣтло совсѣмъ, какъ днемъ. На деревахъ всѣ листочки видны. Тихо, свѣтло по горамъ, какъ вымерло все. Только слышно—внизу рѣчка журчитъ.

Дошелъ до лъсу, —никто не попался. Выбралъ Жилинъ мъстечко въ лъсу потемнъе, сълъ отдыхать.

Отдохнуть, лепешку събль. Нашель камень, принялся опять колодку сбивать. Веб руки избиль, а не сбиль. Поднялся, пошель по дорогь. Прошель съ версту, выбился изъ силь, — ноги ломить. Ступить шаговь десять и остановится. «Нечего дълать, — думаеть, — буду тащиться, пока сила есть. А если състь, такъ и не встану. До кръпости мнъ не дойти; а какъ разсвътеть, лягу въ лъсу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шель. Только попались два татарина верхами, да Жилинъ издалека ихъ услыхалъ, схоронился за дерево.

Ужъ сталъ мъсяцъ блъднъть, роса пала, близко къ свъту, а Жилинъ до края лъса не дошелъ. «Ну,—думаетъ,—еще тридцать шаговъ пройду, сверну въ лъсъ и сяду». Прошелъ 30 шаговъ, видитъ — лъсъ кончается. Вышелъ на край—совсъмъ свътло; какъ на ладонкъ передъ нимъ степь и кръпость, а налъво, близехонько подъ горой, огни горятъ, тухнутъ, дымъ стелется, и люди у костровъ.

Вгляделся-видить: ружья блестять, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилинъ, собрался съ послѣдними силами, пошелъ подъ гору. А самъ думаетъ: «Избави Богъ, тутъ, въ чистомъ полѣ, увидитъ конный татаринъ: хоть близко, а не уйдешь».

Только подумаль — глядь: нальво, на бугрь, стоять трое татарь, десятины на двъ. Увидали его, —пустились къ нему. Такъ сердце у него и оборвалось. Замахаль руками, закричаль, что было духу, своимъ:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши,—выскочили казаки верховые. Пустились къ нему напереръзъ татарамъ.

Казакамъ далеко, а татарамъ близко. Да ужъ и Жилинъ собрался съ послъдней силой, подхватилъ рукой колодку, бъжитъ къ казакамъ, а самъ себя не помнитъ, крестится и кричитъ:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаковъ человъкъ пятнаднать было.

Испугались татары, -- не довзжаючи стали останавливаться.

И подобжаль Жилинь къ казакамъ.

Окружили его казаки, спращивають: кто онъ, что за человѣкъ. откуда? А Жилинъ самъ себя не помнить, плачетъ и приговариваетъ:

— Братцы! братцы!

Выбъжали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлъба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрываеть, кто колодку разбиглеть.

Узнали его офицеры, повезли въ крѣность. Обрадовались солдаты, товарищи собрались къ Жилину.

Разсказалъ Жилинъ, какъ съ нимъ все дѣло было, и говоритъ:

— Вотъ и домой съвздилъ, женился! Нътъ, ужъ, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказъ. А Костылина только еще черезъ мъсяцъ выкупили за пять тысячъ; еле живого привезли.

Гр. Л. Толстой.

# Чѣмъ люди живы.

T.

Жилъ сапожникъ съ женою и дътьми у мужика на квартиръ. Ни дома своего ни земли у него не было, и кормился опъ съ семьею сапожною работою. Хлъбъ былъ дорогой, а работа дешевая, и что заработаетъ, то и проъстъ. Была у сапожника одна шуба съ женою, да и та изпосилась въ лохмотья: и второй годъ собирался сапожникъ купить овчинъ на новую шубу.

Къ осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы въ сундукъ, а еще иять рублей двадцать копеекъ было за мужиками въ селъ.

И собрался съ утра сапожникъ въ село за шубой. Надълъ на рубаху напковую бабью куртушку на ватъ, сверху кафтанъ суконный; взялъ бумажку трехрублевую въ карманъ, выломалъ налку и пошелъ послъ завтрака. Думалъ: «Получу пятъ рублей съ мужиковъ, приложу своихъ три, куплю овчинъ на шубу».

Пришелъ сапожникъ въ село, зашелъ къ одному мужику, — дома ивтъ; объщала баба на недълъ прислать мужа съ день-гами, а денегъ не дала; зашелъ къ другому, — забожился му-

жикъ. что нѣтъ денегъ, только двадцать копескъ отдалъ за починку сапогъ. Думалъ сапожинкъ въ долгъ взять овчинъ. Въ долгъ не повфрилъ овчиникъ.

— Денежки, — говоритъ, — принеси, тогда выбирай любыя; а то знаемъ мы, какъ долги выбирать.

Такъ и не сдёлаль сапожникъ никакого дёла: только получилъ двадцать копеекъ за починку да взялъ у мужика старые валенки кожей общить.

Потужилъ сапожникъ, выпилъ на всъ двадцать копеекъ водки и пошелъ домой безъ шубы. Съ утра сапожнику морозно показалось, а выпивши, — тепло и безъ шубы. Йдетъ сапожникъ дорогой, одной рукой палочкой по мерзлымъ камешкамъ постукиваетъ, а другой рукой сапогами валеными помахиваетъ, самъ съ собой разговариваетъ.

— Я,—говорить,—и безъ шубы тепелъ. Выпилъ вина, оно во всъхъ жилкахъ играетъ. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вотъ какой я человъкъ. Мнъ что? Я безъ шубы проживу. Мнъ ея въкъ не надо. Одно,—баба заскучаетъ. Да и обидно: ты на него работай, а онъ тебя водитъ. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я съ тебя шапку сниму, ей Богу, сниму. А то, что жъ это? По двугривенному отдаетъ! Ну, что на двугривенный сдълаешь? Вынить, — одно. Говоритъ: «нужда». Тебъ нужда, а мнъ не нужда? У тебя домъ и скотина и все, а я все тутъ; у тебя свой хлъбъ, а я на покупномъ: откуда хочешь, а три рубля въ недълю на одинъ хлъбъ подай. Приду домой, а хлъбъ дошелъ. Опять полтора выложь. Такъ ты мнъ мое отдай!

Подходить такь сапожникь кь часовив, у повертки: глядить, за самой часовией что-то бълбется. Стало уже смеркаться; приглядывается сапожникь, а не можеть разсмотрёть, что такое. Камня, думаеть, здёсь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. Съ головы похоже на человёка, да бёло что-то. Да и человёку зачёмь туть быть?

Подошелъ ближе, — совсѣмъ видно стало. Что за чудо: точно человѣкъ, живой ли, мертвый, голышомъ сидитъ, прислоненъ къ часовнѣ и не шевелится. Страшно стало сапожнику, думаетъ себѣ: «Убили какіе-нибудь человѣка, раздѣли, да и бросили тутъ. Подойти только, и не раздѣлаешься потомъ».

И пошелъ сапожникъ мимо. Зашелъ за часовню, — не видать стало человъка. Прошелъ часовню, оглянулся, видитъ: человъкъ отслонился отъ часовни, шевелится, какъ будто приглядывается. Еще больше заробълъ сапожникъ; думаетъ себъ: «Подойти или мимо пройти? Подойти, — какъ бы худо не было; кто его знаетъ, какой онъ? Не за добрыя дъла попалъ сюда. Подойдешь, а онъ вскочитъ да задушитъ, такъ, поди, вожжайся съ нимъ. Что съ нимъ, съ голымъ, дълать? Не съ себя же снять, послъднее отдать. Пронеси только Богъ!»

II прибавиль сапожникь шагу; сталь уже проходить часовию, да зазрила его совъсть.

И остановился сапожникъ на дорогъ.

— Ты чего же это, — говорить на себя, — Семень дѣлаешь? Человѣкъ въ бѣдѣ помираетъ, а ты заробѣлъ, мимо идешь. Али дюже разбогатѣлъ? Боишься, ограбять богатство твое? Ай, Сема, не ладно!

## II.

Повернулся Семенъ и пошелъ къ человъку; подходитъ Семенъ къ человъку, разглядываетъ его и видитъ: человъкъ молодой, въ силъ, не видать на тълъ побоевъ, только видно измерзъ человъкъ и напуганъ, — сидитъ прислонясь и не глядитъ на Семена, будто слабъ, глазъ поднять не можетъ. Подошелъ Семенъ вплоть, и вдругъ—какъ будто очнулся человъкъ, повернулъ голову, открылъ глаза и взглянулъ на Семена. И съ этого взгляда полюбился человъкъ Семену. Бросилъ онъ наземь валенки распоясался, положилъ подпояску на валенки, скинулъ кафтанъ.

— Будетъ, — говоритъ, — толковать-то. Одъвай, что ли. Ну-ка! Взялъ Семенъ человъка подъ локоть, сталъ поднимать. Поднялся человъкъ. И видитъ Семенъ, — тъло топкое, чистое, руки не ломаныя и лицо умильное. Накинулъ ему Семенъ кафтапъ на плечи. Не попадетъ въ рукава. Заправилъ ему Семенъ руки, натянулъ, запахнулъ кафтанъ и подтянулъ подпояскою.

Сняль было Семень съ головы картузъ рваный, хотвль на голаго надъть, да холодно головъ стало; думаеть: «У меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные», надъль опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадилъ его, и сапоги валеные обулъ ему. Одълъ его сапожникъ и говоритъ: — Такъ-то, братъ. Ну-ка, разминайся да согръвайся. А эти дъла всъ безъ насъ разберутъ. Итти можешь?

Стоить человѣкъ, умильно глядить на Семена, а выговорить не можеть.

— Что же не говоришь? Не зимовать же туть. Надо къ жилью. Ну-ка, на вотъ дубинку мою, обопрись, коли ослабъ. Раскачивайся.

И пошель человъкъ. И пошель легко, не отстаетъ.

Идутъ они дорогой, и говоритъ Семенъ:

- Чей, значить, будешь?
- Я не здъшній.
- Здъшнихъ-то я знаю. Попалъ-то, значить, какъ сюда, подъ часовню?
  - Нельзя мнъ сказать.
  - Должно, люди обидели?
  - Никто меня не обидълъ. Меня Богъ наказалъ.
- Извъстно, все Богъ; да все же куда-пибудь прибиваться надо. Куда тебъ надо-то?
  - Миъ все равно.

Подивился Семенъ. Не похожъ на озорника и на рѣчахъ мягокъ, а не сказываетъ про себя. И думаетъ Семенъ: «Мало ли какія дѣла бываютъ!» И говоритъ человѣку:

 Что жъ, заходи ко мнѣ въ домъ, хоть отойдешь маломальски.

Идетъ Семенъ, не отстаетъ отъ него странникъ, рядомъ идетъ. Поднялся вътеръ, прохватываетъ Семена подъ рубаху, и сталъ съ него сходитъ хмель, и прозябать сталъ. Идетъ онъ, посомъ посапываетъ, запахиваетъ на себъ куртушку бабью и думаетъ: «Вотъ те и шуба: пошелъ за шубой, а безъ кафтана домой приду, да еще голаго съ собой приведу. Не похвалитъ Матрена!» И какъ подумаетъ о Матренъ, скучно станетъ Семену. А какъ поглядитъ на странника, вспомнитъ, какъ онъ взглянулъ на него за часовней, такъ взыграетъ въ немъ сердце.

## III.

Убралась Семенова жена рано. Дровъ нарубила, воды принесла, ребятъ накормила, сама закусила и задумалась, когда хлъбы ставить: нынъ или завтра? Краюшка большая осталась. Повертъла - новертъла Матрена краюху, думасть: «Не стану хлъбовъ ставить. Муки и то всего на одни хлъбы осталось. Еще до иятницы протянемъ».

Убрала Матрена хавов и свла у стола заплату на мужнину рубаху нашить.

Только съла Матрена, заскрипъли ступеньки на крыльцъ, кто-то вошелъ. Воткнула Матрена иголку, вышла въ съни. Видитъ, — вошли двое: Семенъ и съ нимъ мужикъ какой-то, безъ шапки и въ валенкахъ.

Сразу почуяла Матрена духъ винный отъ мужа. «Ну, — думаетъ, — загулялъ». Да какъ увидъла, что онъ безъ кафтана, въ куртушкъ въ одной и не несетъ ничего, а молчитъ, ужимается, — оборвалось у Матрены сердце. «Пропилъ, — думаетъ, — деньги, загулялъ съ какимъ-нибудь непутевымъ, да и его еще съ собой привелъ».

Пропустила ихъ Матрена въ избу, сама вошла; видитъ, человѣкъ чужой, молодой, худощавый, кафтанъ на немъ ихній. Рубахи не видатъ подъ кафтаномъ, шапки нѣтъ. Какъ вошель, такъ сталъ, не шевелится и глазъ не поднимаетъ. И думаетъ Матрена: «Не добрый человѣкъ, — боится».

Насупплась Матрена, отошла къ печи, глядить, что отъ нихъ будетъ.

Снялъ Семенъ шапку, сълъ на лавку, какъ добрый.

— Что жъ, -- говорить, -- Матрена, собери ужинать, что ли?

Пробурчала что-то себѣ подъ носъ Матрена. Какъ стала у печи, — не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрить и только головой покачиваеть. Видить Семенъ, что баба не въ себѣ, да дѣлать нечего; какъ будто не примъчаетъ, беретъ за руку странника.

- Садись, -- говоритъ, -- братъ, ужинать станемъ.

Сълъ странникъ на лавку.

— Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

— Варила, да не про тебя. Ты и умъ, я вижу, пропилъ. Ношелъ за шубой, а безъ кафтана пришелъ, да еще какого-то бродягу голаго съ собой привелъ. Нътъ у меня про васъ, пьяпицъ, ужина. двадцать конеекъ, хочеть сказать, гдв онъ человъка нашель: не даетъ ему Матрена слово вставить, откуда что берется: но два елова вдругъ говоритъ. Что десять лътъ тому назадъ было, и то помянула.

Говорила-говорила Матрена, подскочила къ Семену, схватила

его за рукавъ.

— Давай поддевку-то мою; а то одна осталась, и ту съ меня снялъ да на себя надълъ. Давай сюда, пострълъ тебя расшиби.

Сталь снимать съ себя Семенъ кацавейку, рукавъ вывернуль; дернула баба, затрещала на швахъ кацавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотъла уйти, да остановилась: и сердце въ ней расходилось, — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой такой человъкъ.

## IY.

Остановилась Матрена и говорить:

— Кабы добрый человѣкъ, такъ голый бы не былъ, а то на немъ и рубахи-то нѣтъ; кабы за добрыми дѣлами пошелъ, ты бы сказалъ, откуда привелъ щеголя такого.

— Да я сказываю тебъ: иду, у часовни сидить этоть раздъмши, застылъ совсъмъ. Не лъто въдь нагишомъ-то. Нанесъ меня на него Богъ, а то бы пропасть. Ну, какъ быть? Мало ли какія дъла бываютъ! Взялъ одълъ и привелъ сюда. Утиши ты свое сердце. Гръхъ, Матрена. Помирать будемъ.

Хотѣла Матрена изругнуться, да поглядѣла на странника и замолчала. Сидить странникъ, не шевельнется, какъ сѣлъ на краю лавки. Руки сложены на колѣняхъ, голова на грудь опущена, глазъ не раскрываетъ и все морщится, какъ будто душитъ его что. Замолчала Матрена. Семенъ и говоритъ:

— Матрена, али въ тебѣ Бога нѣтъ?

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника. и вдругъ сошло съ нея сердце. Отошла она отъ двери, подошла къ печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на столъ, налила квасу, выложила краюшку послъднюю. Подала ножъ и ложки.

— Хлебайте, что ль, — говорить.

Подвинулъ Семенъ странника.

— Пролъзай, — говорить, — молодець.

Наръзалъ Семенъ хлъба, накрошилъ, и стали ужинать. А Матрена съла объ уголъ стола, подперлась рукой и глядитъ на странника.

Поужинали.

И жалко стало Матренъ странника и полюбила она его. И вдругь повеселълъ странникъ, пересталъ морщиться, поднялъ глаза на Матрену и улыбнулся.

Встала Матрена, взяла съ окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику, нашла еще порты, подала.

— На, вотъ; я вижу, у тебя и рубахи-то нѣтъ. Одѣнься да ложись, гдѣ полюбится: на нары али на печь.

Снялъ странникъ кафтанъ, одълъ рубаху и порты и легъ на нары. Потушила Матрена свътъ, взяла кафтанъ и полъзла на печь.

Прикрылась Матрена концомъ кафтана, лежить и не спить, все странникь ей съ мыслей не идеть. Какъ вспомнить, что онъ послъднюю краюшку доъль, и на завтра нътъ хлъба, такъ скучно ей станеть; а вспомнить, какъ онъ улыбнулся, и взыграетъ въ ней сердце.

## ٧.

На утро проснулся Семенъ. Дѣти спятъ, жена пошла къ сосѣдямъ хлѣба занимать. Одинъ вчерашній странникъ на лавкѣ сидитъ, вверхъ смотритъ. И лицо у него противъ вчерашняго свѣтлѣе.

И говорить Семень:

- Что жъ, милая голова, кормиться надо. Что, работать умъеть?
  - Я ничего не умъю.

Подивился Семенъ и говорить:

- Была бы охота. Всему люди учатся.
- Люди работають. и я работать буду.
- Тебя какъ звать?
- Михаилъ.
- Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь, твое дёло, кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, кормить буду.

— Спаси тебя Господь, а я учиться буду. Покажи, что дёлать.

Какую ни покажеть ему работу Семенъ, все сразу пойметъ, и съ третьяго дня сталь работать, какъ будто въкъ шилъ. Работаетъ безъ разгиба, ъстъ мало; перемежится работа, — молчитъ и все вверхъ глядитъ. На улицу не ходитъ, не говоритъ лишняго, не шутитъ, не смъется.

Только и видёли разъ, какъ онъ улыбчулся въ первый вечеръ, когда ему баба ужинать собрала.

### YI.

День ко дню, недъля къ недъль, вскружился и годъ. Живетъ Михайла попрежнему у Семена, работаетъ. И прошла про Семенова работника слава, что никто такъ чисто и кръпко сапогъ не сошьетъ, какъ Семеновъ работникъ, Михайла. И стали изъ округи къ Семену за сапогами вздить, и сталъ у Семена достатокъ прибавляться.

Сидить разь по зимѣ Семень съ Михайлой, работають; подъвзжаеть къ избѣ тройкой съ колокольцами возокъ. Поглядѣли въ окно, — остановился возокъ противъ избы, соскочиль молодець съ облучка, отвориль дверцу. Вылѣзаеть изъ возка въ шубѣ баринъ. Вышелъ изъ возка, пошелъ къ Семенову дому, вошелъ на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся баринъ, вошелъ въ избу, выпрямился, чуть головой до потолка не досталъ, весь уголъ захватилъ.

Всталъ Семенъ, поклонился и дивуется на барина. И не видываль онъ людей такихъ. Самъ Семенъ поджарый, и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе, какъ щепка, сухая; а этотъ, какъ съ другого свъта человъкъ: лицо красное, налитое; шея, какъ у быка, весь какъ изъ чугуна вылитъ.

Отдулся баринъ, снять шубу, сълъ на давку и говорить:

— Кто хозяинъ сапожникъ?

Вышель Семень, говорить:

— Я, ваше степенство.

Крикнулъ баринъ на своего малаго:

— Эй, Өедька, подай сюда товаръ.

Вбѣжалъ малый, внесъ узелъ. Взялъ баринъ узелокъ, положилъ на столъ.

— Развяжи, — говоритъ.

Развязалъ мадый. Ткнулъ баринъ пальцемъ товаръ сапожный и говоритъ Семену:

- Ну, слушай же ты, сапожникъ. Видинь товаръ?
- Вижу, говоритъ, ваше благородіе.
- Да ты понимаешь ли, какой это товарь?

Пощупалъ Семенъ товаръ, говоритъ:

- Товаръ хорошій.
- То-то хорошій! Можешь ты изъ этого товара на мою ногу сапоги сшить?
  - Можно, ваше степенство.

Закричалъ на него баринъ:

— Я тебѣ напередъ говорю, — распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя въ острогъ засажу; не скривятся, не распорются до года, я за работу десять рублей отдамъ.

Заробълъ Семенъ и не знаетъ, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толкнулъ его локтемъ и шепчетъ:

— Брать, что ли?

Кивнуль головой Михайла: бери, моль, работу.

Послушался Семенъ Михайла, взялся такіе сапоги шить, чтобы годь не кривились и не поролись.

Крикнулъ баринъ малаго, велълъ снять сапогъ съ лѣвой ноги, вытянулъ ногу. «Снимай мърку!»

Семенъ сталъ мърить. Сидитъ баринъ, пошевеливаетъ перстами въ чулкъ, народъ въ избъ оглядываетъ. Увидалъ Михайлу.

- Это кто жъ у тебя?
- А это-самый мой мастерь, онь и шить будеть.
- Смотри же, говорить баринь на Михайлу, —помни,— такъ сшей, чтобы годъ проносились. Оглянулся и Семенъ на Михайлу: видить, Михайла на барина и не глядить, а уставился въ уголъ за бариномъ, точно вглядывается въ кого. Глядъть-глядъть Михайла и вдругъ улыбнулся и просвътлълъ весь.
- Ты что, дуракъ, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы къ сроку готовы были.

И говорить Михайла:

- Какъ разъ поспъютъ, когда надо.
- То-то!

Надвиъ баринъ сапогъ, шубу, запахнулся и пошелъ къ двери. Да забылъ нагнуться, стукнулся въ притолоку головой. Разругался баринъ, потеръ себъ голову, сълъ и убхаль. Отъбхалъ баринъ. Семенъ и говоритъ:

 Ну. ужъ кремняетъ! Косякъ головой высадилъ, а ему и горя мало.

А Матрена говорить:

— Съ житья такого какъ имъ гладкимъ не быть! Этакого-то и смерть не возьметъ.

### VII.

И говорить Семень Михайлъ:

— Взять-то взяли работу, да какъ бы намъ бѣды пе нажить. Товаръ дорогой, а баринъ сердитый. Какъ бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза поострѣе, да и въ рукахъ-то больше моего сноровки стало; на-ка мѣрку. Крой товаръ, а я головки дошивать буду.

Не ослушался Михайла, взяль товарь барскій; разостлаль на столь, сложиль вдвое, взяль ножь и началь кроить.

Подошла Матрена; глядить, какъ Михайла кроить, и дивится, что такое Михайла дълаеть. Привыкла ужъ Матрена къ саножному дълу, глядить и видить, что Михайла не по-сапожному товаръ кроить, а на круглые выръзаетъ.

Хотъла сказать Матрена, да думаеть себъ: «Должно, не поняла я, какъ сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знаетъ, не стану мъшаться».

Скроилъ Михайла пару, взялъ конецъ и сталъ сшивать не по-сапожному, въ два конца, а однимъ концомъ, какъ босовики шьютъ.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мѣшаться не стала. А Михайла все шьеть. Стали полудновать: поднялся Семень, смотрить, — у Михайлы изъ барскаго товара босовики сшиты.

Ахнулъ Семенъ. «Какъ это, — думаетъ, — Михайла годъ цёлый жилъ, не ошибался ни въ чемъ, а теперь бъду такую надълалъ. Баринъ сапоги вытяжные на ранту заказываль, а онъ босовики сшилъ безъ подошвы, товаръ испортилъ. Какъ я теперь раздълаюсь съ бариномъ? Товару такого не найдешь».

И говорить онъ Михайлъ:

— Ты что же это, — говорить, — милая голова, надълаль? Заръзаль ты меня. Въдь баринь сапоги заказываль, а ты что сшиль?

Только началъ онъ выговаривать Михайлѣ, — грохъ въ кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули въ окно: верхомъ кто-то пріталъ, лошадь привязываетъ. Отперли: входить тотъ самый малый отъ барина.

- Здорово!
- Здорово! Что надо?
- Да вотъ барыня прислала объ сапогахъ.
- Что объ сапогахъ?
- Да что объ сапогахъ, сапогъ не нужно барину. Приказалъ долго жить баринъ.
  - Что ты?
- Отъ васъ до дома не довхалъ, въ возкъ и померъ. Подъвхала повозка къ дому, вышли высаживать, а онъ, какъ куль, завалился ужъ и закоченътъ, мертвый лежитъ, насилу изъ возка выпростали. Барыня и прислала, говоритъ: «Скажи ты сапожнику, что былъ, молъ, у васъ баринъ, сапоги заказывалъ и товаръ оставилъ, такъ скажи: сапогъ не нужно, а чтобы босовики на мертваго поскоръе изъ товара сшилъ. Да дождись, пока сошьютъ, и съ собой босовики привези». Вотъ я и прівхалъ.

Взялъ Михайла со стола обръзки товара, свернулъ трубкой, взялъ и босовики готовые, щелкнулъ другъ объ друга, обтеръ фартукомъ и подалъ малому. Взялъ малый босовики.

— Прощайте, хозяева! часъ добрый!

### VIII.

Прошелъ и еще годъ и два, живетъ Михайла уже шестой годъ у Семена. Живетъ попрежнему. Никуда не ходитъ, лишняго не говоритъ и во все время только два раза улыбнулся: одинъ разъ, когда ему баба ужинатъ собрала, другой разъ на барина. Не нарадуется Семенъ на своего работника. И пе спрашиваетъ его больше, откуда онъ; только одного боится, чтобы не ушелъ отъ него Михайла.

Сидять разъ дома. Хозяйка въ печь чугуны ставить, а ребята по лавкамъ бѣгають, въ окна глядять. Семенъ тачаетъ у одного окна, а Михайла у другого каблукъ набиваетъ.

Подбъжалъ мальчикъ по лавкъ къ Михайлъ, оперся ему на плечо и глядитъ въ окно.

— Дядя Михайла, глянь-ка: купчиха съ дѣвочками никакъ къ намъ идетъ. А дѣвочка одна хромая. Только сказаль это мальчикъ, Михайла бресилъ работу,

перевернулся къ окну, глядитъ на улицу.

П удивился Семенъ. То никогда не глядить на улицу Михайла, а теперь припаль къ окну, глядить на что-то. Поглядъль и Семенъ въ окно: видитъ, —вправду идетъ женщина къ его двору, одъта чисто, ведетъ за ручки двухъ дъвочекъ въ шубахъ, въ платочкахъ ковровыхъ. Дъвочки одна въ одну, разузнать нельзя. Только у одной лъвая ножка попорчена, —идетъ, припадаетъ.

Взошла женщипа на крыльцо въ съни, ощупала дверь, потянула за скобку,—отворила. Пропустила впередъ себя двухъ дъвочекъ и взошла въ избу.

— Здорово, хозяева!

— Просимъ милости. Что надо?

Съла женщина къ столу. Прижались къ ней дъвочки въ колъни: людей чудятся.

— Да вотъ дъвочкамъ на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленькихъ такихъ, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холств. Вотъ Михайла у меня мастеръ.

Оглянулся Семенъ на Михайлу и видить: Михайла работу

бросиль, сидить, глазь не сводить съ дъвочекъ.

И подивился Семенъ на Михайлу. Правда, хороши дъвочки: черноглазенькія, пухленькія, румяненькія, и шубки и платочки на нихъ хорошіе, а все не пойметъ Семенъ, что онъ такъ приглядывается на нихъ, точно знакомыя онъ ему.

Подивился Семенъ и сталъ съ женщиной толковать, — рядиться. Порядился, сложилъ мърку. Подняла себъ женщина на колъни хроменькую и говоритъ:

— Вотъ съ этой двѣ мѣрки сними, на кривенькую пожку одинъ башмачокъ сшей, а на пряменькую три. У нихъ пожки одинаковыя, — одна въ одну. Двойни онѣ.

Снялъ Семенъ мърку и говоритъ на хроменькую:

- Съ чего же съ ней это сталось? Дъвочка такая хорошая. Сроду, что ли?
  - Нътъ, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дъти, и говорить:

- А ты развѣ имъ не мать будешь?
- Я не мать имъ и не родная, хозяющка; чужія вовсе, пріємыши.

- Не свои дъти, а какъ жалъешь ихъ!
- Какъ мив ихъ не жалвть, я ихъ оббихъ своею грудью выкормила. Свое было дътище, да Богъ прибрадъ; его такъ не жальла, какь ихъ жалью.
  - Да чый же онъ?

### IX.

Разговорилась женщина и стала разсказывать: «Годовъ шесть, — говорить, — тому дёло было, въ одну недёлю обмерли сиротки эти: отца во вторникъ похоронили, а мать въ пятницу померла. Остались обморушки эти отъ отца трехъ деньковъ, а мать и дня не прожила. Я въ эту пору съ мужемъ въ крестьянствѣ жила. Сосѣди съ нами были, дворъ объ дворъ жили. Отецъ ихъ мужикъ одинокій былъ, въ рощѣ работалъ. Да уронили дерево какъ-то на него, его поперекъ и прихватило. Только довезли, онъ и отдалъ Богу душу, а баба его въ ту же недѣлю и роди двойню,—вотъ этихъ дѣвочекъ. Бѣдность, одиночество; одна баба была, ни старухи ни девчонки.

была, ни старухи ни дъвчонки.

«Одна родила, одна и померла.

«Пошла я на утро провъдать сосъдку; прихожу вь избу, а она, сердечная, ужъ и застыла. Да какъ помирала, завалилась на дъвочку. Вотъ эту задавила, — ножку вывернула. Собрался народъ, — обмыли, гробъ сдълали, похоронили. Все добрые люди. Остались дъвочки однъ. Куда ихъ дъть? А я изъ бабъ одна съ ребенкомъ была. Первенькаго мальчика восьмую недълю кормила. Взяла я ихъ до времени къ себъ. Собрались мужики: думалидумали, куда ихъ дъть, да и говорятъ мнъ: «Ты, Марья, подержи покамъстъ дъвочекъ у себя, а мы, дай срокъ, ихъ общимаема». думаемъ»... А я разокъ покормила грудью пряменькую, а эту, раздавленную, и кормить не стала. Не чаяла ей живой быть. Да думаю себъ, за что ангельская душка млѣеть; жалко стало и ту. Стала кормить, да такъ-то одного своего да этихъ двухъ,— троихъ грудью и выкормила. Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько Богъ далъ, что зальются бывало. двоихъ кормлю, бывало, а третья ждеть. Отвалится одна, третью возьму. Да такъ-то Богъ привелъ, что этихъ выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Богъ дътей не далъ. А достатокъ прибавляться сталъ. Вотъ теперь живемъ здъсь на мельницъ, у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А дътей нътъ. И какъ бы мнъ жить одной, кабы не дъвчонки эти! Какъ же мнъ ихъ не любить! Только у меня и воску въ свъчъ, что онъ».

Прижала къ себъ женщина одной рукой дъвочку хроменькую, а другой рукой стала со щекъ слезы стирать:

— Видно, пословица не мимо молвится: «безъ отца-матери проживуть, а безъ Бога не проживуть».

Поговорили онъ такъ промежъ себя; педнялась женщина итти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А онъ сидитъ, сложивши руки на колъняхъ, глядитъ вверхъ, улыбается.

### X.

Подошель къ нему Семенъ. «Что, — говорить, — ты, Михайла?» Всталь Михайла съ лавки, положиль работу, сняль фартукъ, поклонился хозяину съ хозяйкой и говорить:

- Простите, хозяева. Меня Богъ простилъ. Простите и вы. И видятъ хозяева, что отъ Михайлы свътъ идетъ. И всталъ Семенъ, поклонился Михайлъ и сказалъ ему:
- Вижу я, Михайла, что ты не простой человъкъ, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи миъ только одно: отчего, когда я нашелъ тебя и привелъ въ домь, ты быль пасмурень, а когда баба подала ужинъ, ты улыбнулся на нее и съ тъхъ поръ сталъ свътлъе. Потомъ, когда баринъ заказывалъ сапоги, ты улыбнулся въ другой разъ и съ тъхъ поръ сталъ еще свътлъе; и теперь, когда женщина приводила дъвочекъ, ты улыбнулся въ третій разъ и весь просвътлъль. Скажи миъ, Михайла, отчего такой свъть отъ тебя, и отчего ты улыбнулся три раза?

И сказалъ Михайла:

— Оттого свъть оть меня, что я быль наказань, а теперь Богь простиль меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мнѣ надо было узнать три слова Божіп. И я узналь слова Божіп: одно слово я узналь, когда твоя жена пожальла меня, и оттого я вь первый разь улыбнулся. Другое слово я узналь, когда богачь заказываль сапоги, и я вь другой разь улыбнулся, и теперь, когда я увидаль дъвочекь, я узналь послъднее, третье слово, и я улыбнулся въ третій разъ.

И сказалъ Семенъ:

- Скажи мив, Михайла, за что Богь наказаль тебя, и какія тъ слова Бога, чтобы мнъ знать.

И сказалъ Михайла:

— Наказалъ меня Богъ за то, что ослушался Его. Я быль ангелъ на небъ и ослушался Бога.

ангелъ на небѣ и ослушался Бога.

«Былъ я ангелъ на небѣ, и послалъ меня Господь вынуть изъ женщины душу. Слетѣлъ я на землю, вижу: лежитъ одна жена,—больна; родила двойню, двухъ дѣвочекъ. Копошатся дѣвочки подлѣ матери, и не можетъ ихъ матъ къ груди взять. Увидѣлә меня жена, поняла, что Богъ меня по-душу послалъ, заплакала и говоритъ: «Ангелъ Божій! мужа моего только схоронили,—деревомъ въ лѣсу убило. Нѣтъ у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки; некому моихъ сиротъ возрастить; не бери ты мою душеньку, дай мнѣ самой дѣтей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя дѣтямъ безъ отца, безъ матери прожить». П послушалъ я матери; приложилъ одну дѣвочку къ груди, полалъ другую матери въ руки и полнялся къ Госполу на небо. И послушалъ я матери; приложилъ одну дѣвочку къ груди, подалъ другую матери въ руки и поднялся къ Господу на небо. Прилетѣлъ къ Господу и говорю: не могъ я изъ родильницы души вынутъ. Отца деревомъ убило, мать родила двойню и молитъ не брать изъ нея души, говоритъ: «Дай мнѣ дѣтей вспоитъ, вскормитъ, на ноги поставитъ. Нельзя дѣтямъ безъ отца, безъ матери прожитъ». Не вынулъ я изъ родильницы душу. И сказалъ Господь: «Поди, вынь изъ родильницы душу, и узнаешь три слова: узнаешь, что есть въ людяхъ, и чего не дано людямъ, и чѣмъ люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетѣлъ я назадъ на землю и вынулъ изъ родильницы душу. «Отпали младенцы отъ груди. Завалилось на кровати мертвое тѣло, придавило одну дѣвочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я надъ селомъ, хотѣлъ отнести душу Богу, подхватилъ меня вѣтеръ, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна

теръ, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна къ Богу, а я палъ у дороги на землю».

### XI.

И поняли Семенъ съ Матреной, кого они одъли и накормили, и кто жилъ съ ними; и заплакали они отъ страха и радости. И сказалъ ангелъ:

— Остался я одипъ въ полъ и нагой. Не зналъ я прежде нужды людской, не зналъ ни холода ни голода, и сталъ человъкомъ. Проголодался, измерзъ и не зналъ, что дълать. Увидълъ я, -- въ полъ часовня для Бога сдълана, подошелъ къ Божьей часовив; хотвль вы ней укрыться. Часовия заперта была замкомъ, и войти нельзя было. И сълъ я за часовней, чтобъ укрыться отъ вътра. Пришелъ вечеръ, проголодался я и застыль и избольль весь. Вдругь слышу: идеть человькь по дорогъ, несеть сапоги, самъ съ собой говоритъ. И увидалъ я впервой смертное лицо человъческое послъ того, какъ сталъ челов вкомъ, и страшно мнв стало это лицо, отвернулся я отъ него. И слышу я, что говорить самь съ сооой этоть человъкъ о томъ, какъ ему свое тъло отъ стужи въ зиму прикрыть, какъ жену и дътей прокормить. И подумаль: я пропадаю оть холода и голода, а вотъ идетъ человъкъ, только о томъ и думаетъ, какъ себя съ женой шубой прикрыть и хлёбомъ прокормить. Нельзя ему помочь мнв. Увидаль меня человъкъ, нахмурился. сталь еще страшный и прошель мимо. И отчаялся я. Вдругь слышу, идеть назадъ человъкъ. Взглянуль я и не узналъ прежняго человъка: то въ лицъ его была смерть, а теперь вдругъ сталь живой, и въ лиць его я узналь Бога. Подошель онь ко мив, одвлъ меня, взяль съ собой и повель къ себв въ домь. Пришелъ я въ его домъ, вышла намъ навстръчу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнъй человъка: мертвый духъ шель у нея изо рта, и я не могь продохнуть отъ смрада смерти. Она хотъла выгнать меня на холодъ, и я зналъ, что умретъ она, если выгонить меня. И вдругь мужъ ея напомниль ей о Богъ. И женщина вдругъ перемънилась. И когда она подала намъ ужинать, а сама глядёла на меня, я взглянуль на нее, -- въ ней уже не было смерти, она была живая, и я въ ней узналъ Бога.

«И вспомниль я первое слово Бога: «Узнаешь, что есть въ людяхь». И я узналь, что есть въ людяхь любовь. И обрадовался я тому, что Богь уже началь открывать мнё то, что обёщаль, п улыбнулся въ первый разъ. Но всего не могь я узнать еще. Не могь я понять: чего не дано людямь, и чёмь люди живы.

«Сталъ я жить у васъ и прожилъ годъ; и прівхалъ человінкъ заказывать сапоги, — такіе, чтобы годъ носились, не поролись, не кривились. Я взглянулъ на него и вдругъ за плечами его увидалъ товарища своего, смертнаго ангела. Никто, кроміт меня, не видалъ этого ангела, но я зналъ его, и зналъ, что не зайдетъ еще солнце, какъ возьмется душа богача. И подумалъ я: «Припасаетъ себъ человъкъ на годъ, а не знаетъ, что

не будетт живъ до вечера». И вспомнилъ я другое слово Бога: «Узнаешь, чего не дано людямъ».

«Что есть въ людяхъ, я уже знатъ. Теперь я узнатъ, чего не дано людямъ. Не дано людямъ знать, что имъ для своего тъла нужно. И улыбнулся я въ другой разъ. Обрадовался и тому, что увидалъ товарища-ангела, и тому, что Богь мнъ другое слово открылъ.

«Но всего не могъ я понять. Не могъ еще понять, чёмъ люди живы. И все жиль я и ждаль, когда Богъ откроетъ мнё послёднее слово. И на шестомъ году пришли дёвочки-двойни съ женщиною, и узналъ я дёвочекъ и узналъ, какъ остались живы дёвочки эти. Узналъ и подумалъ: «Просила мать за дётей, и повёрилъ я матери, думалъ, что безъ отца, матери нельзя прожить дётямъ; а чужая женщина вскормила, взрастила ихъ». И когда умилилась женщина на чужихъ дётей и заплакала, я въ ней увидалъ живого Бога и понялъ, чёмъ люди живы. И узналъ, что Богъ открылъ мнё послёднее слово и простилъ меня. И улыбнулся я въ третій разъ».

#### XII.

И обнажилось тёло ангела, и одёлся онъ весь свётомъ, такъ что глазу нельзя смотрёть на него, и заговориль онъ громче, какъ будто не изъ него, а съ неба щель его голосъ. И сказаль ангель:

— Узналъ я, что живъ всякій человікь не заботой о себі, а любовью.

«Не дано было знать матери, чего ея дѣтямъ для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человѣку: сапоги на живого или босовики ему на мертваго къ вечеру нужны.

«Остался я живъ, когда былъ человѣкомъ, не тѣмъ, что я самъ себя обдумалъ, а тѣмъ, что была любовь въ прохожемъ человѣкѣ и въ женѣ его, и они пожалѣли и полюбили меня. Остались живы сироты не тѣмъ, что обдумали ихъ, а тѣмъ, что была любовь въ сердцѣ чужой женщины, и она пожалѣла, полюбила ихъ. И живы всѣ люди не тѣмъ, что они сами себя обдумываютъ, а тѣмъ, что есть любовь въ людяхъ.

«Зналъ я прежде, что Богъ далъ жизнь людямъ и хочетъ, чтобъ они жили; теперь понялъ я еще и другое.

«Я понядъ, что Богь не хотвль, чтобы дюди врозь жили, и затвмъ не открылъ имъ того, что каждому для себя нужно, а хотвлъ, чтобъ они жили заодно, и затвмъ открылъ имъ то, что имъ всвмъ для себя и для всвхъ нужно.

«Поняль я теперь, что кажется только людямь, что они заботой живы, а что живы они одною любовью. Кто въ любви, тоть въ Богъ, и Богъ въ немъ, потому что Богь есть любовь».

И запълъ ангелъ хвалу Богу, и отъ голоса его затряслась изба, раздвинулся потолокъ, и всталъ огненный столбъ отъ земли и до неба. И попадали Семенъ съ женою и съ дътьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся онъ на небо.

И когда очнулся Семенъ, изба стояла попрежнему, и въ избъ уже никого, кромъ семейныхъ, не было.

Гр. Л. Толстой.



# Отдѣлъ третій.

# Народныя великорусскія примѣты.

Въ Европъ нътъ народа, менъе избалованнаго и притязательнаго, пріученнаго меньше ждать отъ природы и судьбы и болъе выносливаго, нежели великороссъ. Притомъ по самому свойству края, имъ обитаемаго, каждый уголъ его, каждая мъстность задавала поселенцу трудную хозяйственную загадку: гдѣ бы здѣсь ни основался поселенець, ему прежде всего пужно было изучить свое мѣсто, всѣ его условія, чтобы высмотрѣть угодье, разработка котораго могла бы быть наиболже прибыльна. Отсюда эта удивительная наблюдательность, какая открывается въ народныхъ великорусскихъ приметахъ. Здесь великороссъ и наблюдаеть окружающее, и размышляеть о себъ, и всъ свои наблюденія старается привязать къ святцамъ, къ именамъ святыхъ и къ праздникамъ. Церковный календарь-это памятная книжка его наблюденій надъ природой и вм'яств дневникъ его думъ налъ своимъ хозяйственнымъ житьемъбытьемъ.

Япварь—году начало, зимѣ середка. Вотъ съ января уже великороссъ, натерпѣвшись зимней стужи, начинаетъ подшучивать надъ нею. Крещепскіе морозы — онъ говоритъ имъ: трещи, трещи — минули водокрещи; дуй не дуй—не къ Рождеству пошло, а къ Великодню (Пасхѣ). Однако 18 января еще день Аванасія и Кирилла; аванасьевскіе морозы даютъ себя знать, и великороссъ уныло сознается въ преждевременной радости: Аванасій да Кирило забираютъ за рыло. 24 января намять преподобной Ксеніи: Аксиньи — полухлѣбницы-получимницы: ползимы прошло, половина стараго хлѣба скѣдена. Примѣта: Какова Аксинья, такова и весна. Февраль—бокогръй,

съ боку солнце принедаеть; 2 февраля Срётеніе, срётенскія оттепели: зима съ лётомъ встрётилась. Примёта: на Срётенье спъжокъ-весной дождекъ. Мартъ теплый, да не всегда: и мартъ на носъ садится. 25 марта Благовъщенье. Въ этотъ депь весна зиму поборола. На Благовъщенье медвъдь встаеть. Примъта: каково Благовъщенье, такова и Святая. Апръль-въ апрълъ земля пръетъ, вътрено и тепломъ въетъ. Крестьянинъ настораживаеть вниманіе: близится страдная пора хлёбопашца. Поговорка: апрвль сипить да дуеть, бабамь тепло сулить, а мужикъ глядить, что-то будеть. А зимніе запасы капусты на исходъ. 1 апръля Маріи Египетской. Прозвище ея: Марья—пустыя ши. Захотъль въ апрълъ кислыхъ щей! 5 апръля мученика Өеодула. Өсдулъ — вътреникъ. Пришелъ Өедулъ, теплый вътеръ подулъ. Өедулъ губы надулъ (ненастье). 15 апръля апостола Пуда. Правило: выставлять пчель изъ зимняго омшаника на пчельникъ-цвъты появились. На святого Пуда доставай пчель изъ-подъ спуда. 23 апръля св. Георгія Побълопосна. Замъчено хозяйственно-климатическое соотношеніе этого дня съ 9 мая: Егорій съ росой, Никола съ травой; Егорій съ тепломъ, Никола съ кормомъ. Воть и май. Зимніе запасы прівдены. Ай, май, місяць май, не холодень, да голоденъ. А холодки навертывають, да и настоящаго дъла еще нъть въ полъ. Поговорка: май-коню съна дай, а самъ на печь пользай. Примъта: коли въ маъ дожъ-будеть и рожь; май холодный — годъ хлъбородный. 5 мая великомученицы Ирины. Арина-разсадница: разсаду (капусту) сажають и выжигаютъ прошлогодиюю траву, чтобы новой не мъщала. Поговорка: на Арину худая трава изъ поля вонъ. 21 мая св. царя Константина и матери его Елены. Съ Аленой по созвучію связался лень: на Алену съй лень и сажай огурцы; Аленъ льны, Константину огурцы.

Точно такъ же среди поговорокъ, прибаутокъ, хозяйственныхъ примътъ бъгутъ у великоросса и остальные мъсяцы: юнь, когда закрома пусты въ ожиданіи новой жатвы и который потому зовется «іюнь—ау!» потомъ іюль—страдникъ, работникъ; августъ, когда серпы гръютъ на горячей работъ, а вода уже холодитъ, когда на Преображенье — второй Спасъ бери рукавицы про запасъ; за нимъ сентябрь — холоденъ сентябрь, да сытъ — послъ уборки урожая; далъ октябрь — грязникъ, ни колеса ни полоза не любитъ, ни на саняхъ ни на телъгъ

не пробдешь; ноябрь — курятникъ, потому что 1 числа, въ день Козьмы и Даміана, бабы куръ рѣжутъ, отгого и зовется этотъ день — курячьи именины, куриная смерть. Наконецъ, вотъ и декабрь — студень, развалъ зимы: годъ кончается — зима начинается. На дворъ холодно: время въ избъ сидъть да учиться. 1 декабря пророка Наума грамотника: начинаютъ ребятъ грамотъ учить. Поговорка: батюшка Наумъ, наведи на умъ. А стужа кръпетъ, наступаютъ, трескучіе морозы. 4 декабря св. великомученицы Варвары. Поговорка: трещитъ Варюха — береги носъ да ухо.

Такъ со святцами въ рукахъ или, точнѣе, въ цѣпкой памяти великороссъ прошелъ, наблюдая и изучая, весь годовой круговоротъ своей жизни. Церковь научила великоросса наблюдать и считать время. Святые и праздники были его путеводителями въ этомъ наблюденіи и изученіи. Онъ вспоминалъ ихъ не въ церкви только: онъ уносилъ ихъ изъ храма въ свою избу, въ поле и лѣсъ, навѣшивая на имена ихъ свои примѣты въ видѣ безцеремонныхъ прозвищъ, какія даютъ закадычнымъ друзьямъ: Аванасій ломоносъ, Сампсонъ стъногной, что въ іюлѣ дождемъ сѣно гноитъ, Федулъ вътреникъ, Акулиныгречишницы, мартовская Авдотья подмочи порогъ, апрѣльская Марья зажеги снъга, заиграй овражки и т. д. безъ конца.

Въ примътахъ отлился весь великороссъ со своимъ бытомъ и кругозоромъ, со своимъ умомъ и сердцемъ; въ нихъ онъ и размышляетъ, и наблюдаетъ, и радуется, и горюетъ, и самъ же подсмъивается и надъ своими горями и надъ своими радостями.

В. Ключевскій.

## Пословицы.

Бояться несчастья — и счастья не видать. — Твоими бы устами да медь пить. — Не все коту масленица: будеть и Великій пость. — Ловить волкъ, ловять и волка. — Сталь, какь ракь на мели. — Бхало не вдеть, ну и не везеть. — Не все то золото, что блестить. — Конь о четырехъ ногахъ, да спотыкается. — Охота смёртная, да участь горькая. — На бъднаго Макара и шишки валятся. — Первый блинъ, да комомъ. — Вдеть бъда на бъдь, бъду бъдой погоняеть. — Пошла бъда — растворяй

ворота. - Гдъ тонко, туть и рвется. - Хватилъ шиломъ патоки. — Попалъ пальцемъ въ небо. — По усамъ текло, да въ ротъ не попало. — Повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить. — Далеко кулику до Петрова дня. — Напередъ не узнаешь, гдв найдешь, гдв потеряешь. — Оть сумы да отъ тюрьмы никто не отрекайся. — Изъ огня да въ поломя. — Остеръ топоръ, да и сукъ зубастъ. — Налетълъ съ ковшомъ на брагу. — Нашла коса на камень. -- Всякъ своего счастья кузнецъ. -- Счастье безъ ума-дырявая сума. - Сегодня пань, а завтра пропаль. — Рабочій конь на соломь, а пустоплясь на овсь. — Лержался авоська за небоську, да оба въ яму упали. На одно солнце глядимъ, да не одно вдимъ. Попытка не шутка. спросъ-не бъда.-Или панъ, или пропалъ.-Отвага медъ пьетъ и кандалы треть. - Двухъ смертей не бывать, а одной не миновать. — Не проси у богатаго, проси у тороватаго. — Худо жить тому, у кого ничего нъть въ дому. - Нужда пляшетъ, нужда скачеть, нужда пъсенки поеть. - Никто того не въдаеть, какъ бъдный объдаеть. - У голыша тоже душа. - Шуба овечья, да душа человъчья. — Хоть мошна пуста, да душа чиста. — Денегъ ни гроша, да слава хороша. — Голъ, да не воръ; бъденъ, да честенъ. -- Богатство -- передъ Богомъ великій грёхъ, а бёдность-предъ людьми.-Приведи Богъ подать, не приведи Богь принять. - Богатый и въ будни пируеть, бъдный и въ праздникъ горюетъ. — Сытый голоднаго не разумветь. — Всяко случится: и богатый къ бъдному постучится.—На безрыбьи и ракъ рыба, на безлюдьи и Оома дворянинъ.-Покуда солнце взойдеть, роса глаза выйсть. — Колотишься, быешься, а съ нуждой не разойдешься. — У скупого середь зимы льда не выпросишь. — Какъ собака, на сънъ лежить: и сама не ъсть и другимъ не даетъ. — Съ міру по ниткъ — голому рубашка. — Будетъ и на нашей улицъ праздникъ. -- Капля камень долбитъ. -- Не только свъту, что въ окошкъ: на улицу выйдешь, больше увидищь. - Не смъйся чужой бъдъ: своя на грядъ. — Бочка меду, ложка дегтю все испортить. — Бодливой коровъ Богь рогь не даеть. — Худая трава изъ поля вонъ. - Рука руку моетъ - объ бълы живутъ. -Тонулъ-топоръ сулилъ; вытащили-и топорища жаль.--Кто старое помянеть, тому глазь вонь. - Горе только одного рака красить. - Не въ бровь, а прямо въ глазъ. - Бьется, какъ рыба объ ледъ. — Чужую бъду руками разведу, а къ своей ума не приложу. — На міру и смерть красна. — Лежачаго не

быютъ. — Неправдой свъть пройдешь, да назадъ не воротишься. — И съ умомъ воровать—бъды не миновать.-Воръ у вора дубинку укралъ.—Воръ что заяцъ: и тъни своей боится.—Дай вору хоть золотую гору — воровать не перестанеть. — Судья праведный — ограда каменная. — Гдъ добрые судьи поведутся, тамъ и ябедники переведутся.—Съ къмъ поведешься, отъ того и на-берешься.—Было бы болото, а черти будутъ.—Безъ огня дыму не бываеть. - Что на зеркало пенять, коли рожа крива. -Клевета что уголь: не обожжеть, такъ замараеть.—За правое дъло стой смъло. — Не плюй въ колодець: пригодится воды напиться. — Не рой другому ямы: самъ въ нее попадешь. — Любишь кататься-люби и саночки возить. Правда свётле солнца.—Хлъбъ-соль вшь, а правду ръжь.—На пословицу, на дурака да на правду и суда нъть.—Богь правду видить, да не скоро скажетъ. — Правда на огит не горить, на водъ не то-нетъ. — Правда глаза колеть. — Правда, что шило въ мъшкъ не утаишь. Всякъ про правду трубить, да не всякъ правду любить. — Что посвешь, то и пожнешь. — Отольются волку овечьи слезы. - Что у кого болить, тоть о томъ и говорить. -Видитъ котъ молоко, да рыло коротко. — Слово не воробей: выпустишь-не поймаешь. Волка бояться, такъ и въ лъсъ не ходить. —У страха глаза велики. —Тонуть, такъ въ моръ, а не въ поганой лужъ. - На трусливаго много собакъ. - Стоячая вода гність. — Подъ лежачь камень и вода не течеть. — И камень, лежа, мохомъ обрастаеть. - Это вилами (надвое) писано, да еще и на водъ. -- Палка о двухъ концахъ: либо ты меня, либо я тебя. — Въ Вознесенье, когда будеть оно въ воскресенье. Увидимъ, сказалъ сдъпой; услышимъ, поправилъ глухой; а покойникъ, на столъ лежа, прибавилъ: до всего доживемъ.-Добро помни, а зло забывай. — Хоть рёдко, да мётко. — Первую пёсенку зардёвшись поють. — Тёхъ же щей, да пожиже влей. — Рыбакъ рыбака видитъ издалека. - Береги платье снова, а честь смолоду. — Не тотъ отецъ, мать, кто родилъ, а тотъ, кто вспоилъ, вскормилъ да добру научилъ. — Глупому сыну не въ помощь отцово наслъдство. — Корми дъда на печи: и самъ будешь тамъ. — Не мъсто краситъ человъка, а человъкъ мъсто. — Когда у кого голова пуста, то головъ ума не придадутъ мъста. — Дружба дружбой, а служба службой. -- Ищи добра на сторонъ, а домъ люби по старинъ. — Что городъ, то норовъ; что деревня, то обычай. — Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не суйся. —

Всякъ куликъ свое болото хвалитъ. — Чужая сторона прибавитъ ума. — Дома сидъть — ничего не высидъть. — Въ чужомъ домъ побывать—въ своемъ гнилое бревно увидать. — Иной по двъ объдни слушаетъ, да по двъ души кушаетъ. — Спасается, а кусается. — Онъ и Богу-то норовить угодить на чужой счеть. — Церковь грабить, да колокольню кроеть. — Не строй семь церквей, пристрой семь дётей. — Всё подъ однимъ Богомъ ходимъ, хоть и не въ одного въримъ. — Постись духомъ, а не брюхомъ. — Богъ любить праведника, а чорть ябедника. — Въ тихомъ омуть черти водятся. — Завей горе веревочкой. — Въ сиротствъ жить слезы лить. — Чёмъ богаты, тёмъ и рады. — Кончилъ дёло гуляй смёло. — Дёлу-время, потёхё-часъ. — Не надобна соловью золотая клѣтка: ему лучше зеленая вѣтка.—Когда деньги говорять, правда молчить. — И худая изба лучше крѣпкой тюрьмы. — Нашему забору двоюродный плетень. — При солнцъ тепло, при матери добро. — Близко локоть, да не укусишь. — Въ льсу рубять, а къ намъ щенки летять. — На небо поглядывають, по земль руками пошаривають. — Не боги же и горшки обжигають. — У семи нянекъ дитя безъ глазъ. — Легко чужими руками жаръ загребать. — Мягко стелеть, да жестко спать. — Бархатный весь, а жальце есть. — И волки сыты, и овцы цёлы. — Обожжешься на молокъ — станешь дуть и на воду. — Трудъ человъка кормитъ, а лънь портитъ. — Безъ труда не вынешь и рыбку изъ пруда. — Терпъніе и трудъ все перетруть. — Отъ трудовъ праведныхъ не нажить палать каменныхъ. — Роемъ землю до глины, а ъдимъ мякину. — Долгъ платежомъ красенъ. — Какъ веревочкъ ни виться, а кончику быть. — Скученъ день до вечера, коли дълать нечего. — Не то забота, какъ много работы, а то забота, какъ ея нътъ. — Хочешь жеть колачи, такъ не сиди на печи. — Одинъ съ сошкой, а се-меро съ ложкой. — Одинъ пашетъ, а семеро руками машутъ. — Поправился изъ кулька въ рогожку. — Бѣлыя ручки чужіе труды любять. — Мыло съро, да моеть бъло. — На Бога уповай, да самь не плошай. — Куй жельзо, пока горячо. — Шиломъ море не нагрѣешь.—Не прикидывайся овцою: волкъ съѣстъ.—Грѣхъ да бѣда на кого не живутъ? — Пугана ворона и куста боится. — Конецъ—дѣлу вѣнецъ.—Сухъ изъ воды выйдетъ.—И медвъдь — костоправъ, да самоучка. — Незнайка лежитъ, а знайка далеко бъжитъ. — Не будетъ ума—не будетъ и рубля. — Заставь дурака Богу молиться, онъ и лобъ разобъетъ. — За семь

верстъ киселя всть. — Изъ-за деревьевъ люсу не видать. — Не поглядёвь въ святцы, да бухъ въ колоколъ. Вымёняль кукушку на ястреба. -- Снявши голову, по волосамъ не плачуть. --Не ладно скроенъ, да кръпко сшитъ. — Хороша кашка, да мала чашка. — Красно поле пшеномъ, а бесъда умомъ. — Грамотъ учиться всегда пригодится. - Кто грамотъ гораздъ, тому не пропасть. — Напишешь перомъ—не вырубишь топоромъ. — Бумажки клочокъ въ судъ волочетъ. — Въкъ живи, въкъ учись. — Ученье — свъть, неученье — тьма. — За ученаго двухъ неученыхъ дають, да и то не беруть. - На обухъ рожь молотитьзерна не уронить. — Изъ песка веревки вьеть. — Изъ пустого въ порожнее переливаеть. — Красно говорить, а слушать нечего. — Пустая мельница и безъ вътру мелеть. — За словомъ въ карманъ не полъзетъ. — Ръчистъ, да на руку нечистъ. — Сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко. — На чужой ротокъ не накинешь платокъ. — Поговорка — цвъточекъ, пословица — ягодка. — Пословицы ни обойти ни объбхать. —Пословица не мимо молвится. — Добрая пословица не въ бровь, а прямо въ глазъ. — На пословиду ни суда ни расправы. — Старая пословица въкъ не сломится. — На твою спесь пословица есть. — Хороша пословица въ ладъ да въ масть. - Не всякая пословица при всякомъ молвится. — Глупая ръчь — не пословица. — Пословицами на базаръ не торгуютъ.

## Загадки.

1. Стоитъ дубъ, на дубу клубъ, на клубъ семь дыръ. 2. Утромъ на четырехъ, въ полдень на двухъ, подъ вечеръ на трехъ. 3. У двухъ матерей по пяти сыновей. 4. Лежитъ доска среди мостка, не гніетъ и не сохнетъ. 5. Вокругъ носу вьется, а въ руки не дается. 6. Шесть ногъ, двъ головы, одинъ хвостъ. 7. Бду, ъду—слъду нъту; ръжу, ръжу—крови нътъ. 8. Сработанъ кафтанъ не на себя, купленъ не про себя, а къмъ изношенъ, тъмъ не виданъ. 9. Село заселено: пътухи не поютъ, и люди не встаютъ. 10. Кланяется, кланяется, придетъ домой—растянется. 11. Въ лъсъ идетъ — домой глядитъ; изъ лъсу идетъ — въ лъсъ глядитъ. 12. Скоро ъстъ и мелко жуетъ, сама не глотаетъ и другимъ пе даетъ. 13. Сквозъ лошадъ и корову свинью и ленъ волокутъ. 14. День спитъ, ночь глядитъ, утромъ умираетъ, другой смъияетъ. 15. Маленько, кругленько, а за хвостъ не под-

нять. 16. Два конца, два кольца, а въ середкъ гвоздикъ. 17. Маленька, синенька — всему свъту миленька. 18. Свинка, золота щетинка, льняной хвость, по бълу свъту скачеть, весь свъть красить. 19. Бъжить свинья изъ Питера — вся истыкана. 20. Стучить, бренчить, сто коней бъжить: что есть въ околоткъ, весь хльоъ поъстъ. 21. Братъ брата третъ — бълая кровь течетъ. 22. Одинъ говоритъ — побъжимъ, другой говоритъ — полежимъ; третій говорить — покачаемся. 23. Стоить бычище, проклеваны бочища. 24. У насъ да у васъ поросеночекъ увязъ. 25. Два братца глядятся, а вывств не сойдутся. 26. Два стоять, два лежать, пятый ходить, шестой водить, седьмой пъсенки поеть. 27. Стоить теремъ, въ теремъ ящикъ, въ ящикъ мучка, въ мучкъ жучка. 28. Мать толста, дочь красна, сынъ храберъ, въ поднебесье ушелъ. 29. У насъ въ печурочкъ золотыя чурочки. 30. Полна коробочка золотыхъ воробышковъ. 31. Закопай — не гніеть, кинь на воду. — поплыветь. 32. Сто одинъ братъ, всѣ въ одинъ рядъ, вмысть связаны стоять. 33. Два брюшка, четыре рожка. 34. Четыре сестрицы подъ одной фатицей. Зъ. Самъ худъ, голова съ пудъ. 36. Черненька собачка свернувшись лежить: не лаетъ, не кусаетъ, а въ домъ не пускаетъ. 37. Скрученъ, связанъ, по изов скачеть. 38. Быль на копкв, быль на топкв, быль на кружаль, быль на пожарь, сталь на базарь; молодь быль, сто головъ кормилъ; старъ сталъ, пеленаться сталъ. 39. У тушв уши, а головы нътъ. 40. Въ небо дыра, въ землю дыра, посередъ огонь да вода. 41. Хожу на головъ, хотя и на ногахъ; хожу босикомъ, хотя и въ сапогахъ. 42. Всякому мальчику по чуланчику. 43. Ни глазъ ни ушей, а слъпцовъ водитъ. 44. Кто надъ нами вверхъ ногами? 45. Два быка бодутся, вмъсть не сойдутся. 46. Стоить дубъ стародубъ, на томъ дубъ стародубъ сидитъ птица веретеница; никто ее не поймаеть: ни царь, ни царица, ни красна дъвица. 47. Надъ бабушкиной избушкой виситъ хлъба краюшка. 48. Поле не мърено, овцы не считаны, пастухъ рогатый. 49. Шли козы по мосту, увидели зорю, попрятались въ воду. 50. Безъ огня горить, безъ крыль летить, безъ ногь бъжить. 51. Бълая кошка лъзеть въ окошко. 52. Изъ окна въ окно готово веретено. 53. Мету, мету—не вымету; незу, несу—не вынесу: пора придеть, сама уйдеть. 54. Стоить дубъ, на дубу двинадцать вътвей, на каждой въткъ по четыре отростка, на каждомъ отросткъ по семи прутьевъ. 55. Черная корова весь міръ поборола, а бълая подняла. 56. Махнула птица крыломъ. и по-

крыла весь свёть однимъ перомъ. 57. Стучить, гремить, вертится, ходить весь въкъ, а не человъкъ. 58. Живеть безъ тъла, говоритъ безъ языка, плачетъ безъ души, смъется безъ радости; никто его не видитъ, а всякъ слышитъ. 59. Безъ рукъ, безъ ногъ, подъ окномъ стучитъ, въ избу просится. 60. Тонкій, высокій, упалъ въ осоку, самъ не вышелъ, а дътей вывелъ. 61. Шелъ домовязъ, въ сыру землю увязъ. 62. Скатерть бъла, весь свътъ одъла. 63. Ни хилъла ни болъла, а саванъ надъла. 64. Зимой грветь, весной тлветь, лвтомь умираеть, осенью оживаеть. 65. Летитъ—молчитъ, сядетъ—молчитъ, а помретъ да сгніетъ, такъ и зареветъ. 66. Дъдушка мостъ моститъ безъ топора и безъ ножа. 67. Заря-зарянка ключи потеряла; мъсяцъ пошелъ, не нашелъ; солнце пошло, ключи нашло. 68. Дрожитъ свинка, золотая щетинка. 69. Я не самъ по себъ, а сильнъе всего, и страшнъе всего, и всъ любять меня, и всъ губять меня. 70. Безъ рукъ, безъ ногъ на гору ползетъ. 71. Въ новой стънъ, въ кругломъ окиъ, днемъ стекло разбито, за ночь вставлено. 72. Ни въ огить не горить, ни въ водъ не тонеть. 73. Бурка бъжить, а оглобли стоять. 74. Въ водъ родится, а воды боится. 75. Лежить брусъ во всю Русь, а станетъ - до неба достанетъ. 76. Самъ не видить, а другимъ указываеть; нъмъ и глухъ, а счеть знаетъ. 77. Всъ паны скинули кафтаны, одинъ панъ не скинулъ кафтанъ. 78. Матушкой-весной въ цвѣтномъ платьицѣ, матушкой-зимой въ одномъ саванъ. 79. Маленькій, удаленькій сквозь землю прошель, красну шапочку нашель. 80. Сидить двица вътемной темниць, коса на улиць. 81. Сидить двдь, многими шубами одъть; кто его раздъваеть, тоть самъ слезы проливаеть. 82. Ни окошекъ ни дверей, полна горница людей. 83. Самъ алый, сахарный; кафтанъ зеленый, бархатный. 84. Семьдесять одежекъ, а вев безъ застежекъ. 85. Въ поле блошкой, а изъ поля лепешкой. 86. Били меня, колотили, во всъ чины производили, на престоль съ царемъ посадили. 87. Согнута въ дугу, лътомъ на лугу, зимой на крюку. 88. Маленькій, горбатенькій все поле обскакаль. 89. Четыре брата бъгуть, другь друга не нагонять. 90. Лежитъ—ниже кота; встанетъ—выше коня. 91. По горамъгорамъ ходитъ шуба да кафтанъ. 92. Родился—не крестился, а Христа на себъ носить. 93. Четыре четырки, двъ растопырки, седьмой вертунъ. 94. Подъ поломъ, поломъ ходитъ барыня съ коломъ. 95. Не князь по породъ, а ходить въ коронъ. 96. Изъ куста шинуля, за ногу тинуля. 97. Въ тесной избушке ткутъ

холеты старушки. 98. Ни ракъ, ни рыба, ни звѣрь. ни птица; кто ее убъетъ, тотъ свою кровь прольетъ. 99. Черенъ, да не воронъ: рогатъ, да не быкъ: шесть ногъ безъ копытъ. 100. По-бычьи мычитъ, по-медвѣжьи рычитъ, на землю падетъ. землю деретъ. 101. Пришли мужики безъ топоровъ, срубили избу безъ угловъ. 102. Не пахаръ, не столяръ, не кузнецъ, не плотникъ, а первый на селъ работникъ. 103. Кто всѣхъ богаче на свѣтѣ?

## Разгадки:

1. Человъкъ. 2. Человъкъ. 3. Пальцы. 4. Языкъ. 5. Запахъ. 6. Всадникъ. 7. Плаванье на лодкъ. 8. Гробъ. 9. Кладбище. 10. Тоноръ. 11. Топоръ за поясомъ. 12. Пила. 13. Тачанье сапогъ. 14. Свъча. 15. Клубокъ. 16. Ножницы. 17. Иголка. 18. Иголка съ ниткой. 19. Наперстокъ. 20. Мельница. 21. Жерновъ. 22. Вода. жерновъ, колесо. 23. Домъ. 24. Мохъ. 25. Полъ и потолокъ. 26. Дверь. 27. Изба, печь, зола, уголь. 28. Печь, огонь, дымъ. Дрова въ нечи. 30. Жаръ въ нечи. 31. Уголь.
 Частоколъ. 33. Подушка. 34. Столъ. 35. Безменъ. 36. Замокъ. 37. Въникъ. 38. Горшокъ. 39. Ушатъ. 40. Самоваръ. 41. Гвоздь въ сапогъ. 42. Перчатки. 43. Палка. 44. Муха. 45. Небо и земля. 46. Небо и солнце. 47. Мъсяцъ. 48. Звъзды и мъсяцъ. 49. Звъзды. 50. Солнце, туча, ръка. 51. Свътъ. 52. Солнечный лучъ. 53. Тънь. 54. Годъ. 55. Ночь и день. 56. Ночь. 57. Часы. 58. Отголосокъ. 59. Вътеръ. 60. Дождь и потоки. 61. Дождь. .62. Снътъ. 63. Земля, снътъ. 64. Снътъ. 65. Сивгъ. 66. Морозъ. 67. Роса. 68. Огонь. 69. Огонь. 70. Подая вода. 71. Прорубь. 72. Ледъ. 73. Ръка. 74. Соль. 75. Дорога. 76. Верстовой столбъ. 77. Лиственныя деревья и хвойное дерево. 78. Черемуха. 79. Грибъ. 80. Морковь. 81. Лукъ. 82. Огурецъ. 83. Арбузъ. 84. Кочанъ. 85. Ръпа. 86. Ленъ. 87. Коса. 88. Серпъ. 89. Колеса. 90. Дуга. 91. Овца. 92. Осель. 93. Собака. 94. Мышь. 95. Пътухъ. 96. Змъя. 97. Пчелы. 98. Комаръ. 99. Тараканъ. 100. Жукъ. 101. Муравын. 102. Лошадь. 103. Счастливый.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                               | mp. | O.                              | mp.  |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|------|
| Изъ предисловія къ 1-му изд.  | . 3 | Ночь. И. Никитина               | 39   |
|                               |     | Лътняя ночь. А. Плещеева        |      |
| ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.                |     | Побъда надъ суевъріемъ. Изъ     | 40   |
|                               |     | хрестоматіи Соколова            | 40   |
| Л ъто.                        |     | Унырь - вурдалакъ. А. Пуш-кина. |      |
| Родина. В. Жуковскаго         | 7   | Рыбная ловля въ Сергвевкъ.      |      |
| На каникулахъ. Е. Чирикова    |     | С. Ансакова                     | 41   |
| Льтомъ. Н. Грекова            | 10  | Вечеръ. И. Аксакова             | 43   |
| Лътнее утро въ деревиъ. И.    |     | Косари. С. Дрожежина            |      |
| Гончарова                     |     | Сънокосъ. А. Майкова            | 44   |
| Я пришель къ тебъ съ привъ-   |     | Вечеръ на съпокосъ. И. Ники-    |      |
| томъ. А. Фета                 | 11  | muna                            |      |
| Утро на берегу озера. И. Ни-  |     | Луговой берегь Оки въ покосъ.   |      |
| китина                        |     | Д. Григоровича                  | 46   |
| Полдень. И. Аксакова          | 12  | Волкъ и лисица. И. Крылова.     | 47   |
| Лътняя жара. И. Тургенева .   | *** | Крестьянинъ и работи. Его же.   | 48   |
| Нива. Ю. Жидовской            | 1.1 | Пъсня косаря. А. Кольцова       | 49   |
| Нива. А. Майкова              | -   | Огородъ. И. Тургенева           |      |
| На хуторъ. А. Ефименко        | 15  | Осель и мужикь. И. Крылова.     | 50   |
| Уженье на озеръ. С. Аксакова. | 18  | Во ржи. Д. Кайгородова          |      |
| Демьянова уха. И. Крылова .   | 19  | Урожай. А. Кольцова             | 51   |
| Гроза въ деревив. И. Гонча-   |     | Уборка хлъба. И. Никитина.      | 54   |
|                               | 20  | Ночь на жнитвъ. А. Майкова.     |      |
| рова                          |     | Утренняя звъзда. В. Жуков-      |      |
| тенки                         | 22  | скаго                           | 55   |
| Послв грозы. И. Никитина.     | 23  | Крестьянская семья на работъ.   |      |
| Гроза въ степн. М. Горькаго . | 24  | Н. Некрасова.                   | 57   |
| Буря на моръ. П. Вейнберга.   | 25  | Обезьяна. И. Крылова            | 58   |
| Море. М. Горькаго             |     | Трудолюбивый медвъдь: Его       |      |
| Болото. А. Майкова            | 26  | nce                             | 59   |
| Лягушка и воль. И. Крылова    |     | Нищів. А. Плещесва              | _    |
| Слонъ и моська. Его эке       | 28  | Нищій. И. Тургенева             | 60   |
| Лъсъ. И. Тургенева            | -   | Нищій и собака. И. Длитрівва.   | 61   |
| За грибами. С. Аксакова       | 29  | На поромъ. А. Серафилювича.     |      |
| Ягоды . Его жее               | 30  | Ярмарка въ селъ. С. Гусева-     |      |
| Рубка лъса. Н. Некрасова      | 31  | Оренбургскаго                   | 62   |
| Мельница. Н. Блинова          | 32  | Ярмарка. И. Никитина.           | 61   |
| Мельникъ. И. Крылова.         | 35  | Деревенскій пожаръ. А. Пи-      | 0.85 |
| Вь степи. И. Тургенева        | 36  | семскаго                        | 65   |
| Цыганскій таборъ. А. Пуш-     |     | Лъсной пожаръ. П. Мельни-       | 0.0  |
| кини                          |     | кова                            | 66   |
| Л'втий вечерь. В. Жуковскаго. |     | Родная картинка. М. Салты-      |      |
| Автий вечерь. И. Гончарова.   | 38  | кова                            | 69   |

| Осень.                                                      |     | Cr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mp.  |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0                                                           | mp. | Легенда о елив. Изъ хрест.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |     | «Hamo wing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113  |
| K. Ушинскаго                                                | 71  | «Пашъ міръ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114  |
| Примъты осени. Н. Грекова.                                  | 72  | Крешенская ночь. Ив. Бинина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115  |
| Въ деревиъ. Н. Некрасова                                    |     | Галанье. В. Жиковскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116  |
| Внезапное горе. И. Никитина.                                | 73  | Гаданье. В. Жуковскаго<br>Два мужика. И. Крылова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Несжатая полоса. Н. Некра-                                  |     | Ночевка въ лъсу. А. Печер-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ('06(')                                                     | 74  | Ночевка въ лъсу. А. Печер-<br>скаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117  |
| Осень. А. Пушкина                                           | 76  | Роша и огонь. И. Крылова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121  |
| Осенній лъсъ. А. Майкова                                    |     | Крестьянинъ и кляча А Из-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Пейзажъ. Его же                                             | 77  | майлова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122  |
| Осень. А. Плещеева                                          | 78  | Крестьянинъ и смерть. И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Осень. А. Фета                                              |     | Крылова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123  |
| Передъ дождемъ. Н. Некрасова.                               |     | Катанье съ горы. С. Аксакова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124  |
| Осень въ лъсу. С. Аксакова                                  | 79  | The second secon |      |
| Осень въ деревиъ. Д. Григо-                                 |     | <b>—</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| повича                                                      |     | Весна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Дождь. Н. Гоголя                                            | 80  | Чистын понедъльн. К. Ушин-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Осень. А. Пушкина                                           |     | CKGSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125  |
| Судъ Божій надъ епископомъ.                                 |     | скаго. Весной. А. Чехова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| В. Жуковскаго                                               | 82  | Пробужденіе. В. Смирнова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126  |
| Волкъ и котъ. И. Крылова                                    | 85  | Моть и ласточка. И. Крылова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127  |
| Стрекоза и муравей. Его же.                                 |     | Встръча весны. И. Тургенева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Крестьяний въ бъдъ. Его же.                                 | 86  | Весна идеть. С. Аксакова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128  |
| representation and objects. Devolec.                        | 00  | Весна. А. Плещеева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130  |
|                                                             |     | Вскрытіе ръки. С. Аксакова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100  |
| Зима.                                                       |     | Крестьяне и ръка. И. Кры-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Изетингаціо зими Л. Гразоро-                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131  |
| Наступленіе зимы. Д. Григоро-                               | 88  | Весеннія воды. Ө. Тютчева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139  |
| начало зимы. А. Пущогова.                                   | 90  | Roctio A Humana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10~  |
| Ruyung rapmura A doma                                       | 91  | Весна. А. Пушкина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133  |
| Зимияя картина. А. Фета                                     |     | Thursday Poorts To T To T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  |
| Береза. <i>Его мес</i> . Зимняя дорога. <i>А. Пушкина</i> . |     | приходь весны. 1 р. л. 10м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13/  |
| Эниная дорога. А. Пушкина.                                  | _   | стого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126  |
| Зимнее утро. Его энсе                                       | 92  | Parts A Marrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  |
| Морозъ-воевода. Н. Некрасова.                               |     | Весна. А. Майкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Лиса. И. Крылова                                            | 93  | Pacayyaa ympa 7 Pmyaanaayya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127  |
| Изба. H. Oгарева                                            | 94  | Весеннее утро. Д. Григоровича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101  |
| Деревенскій сторожь. Его эсе.                               |     | Весна. А. Майкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120  |
| Мужичокъ съ ноготокъ. Н.                                    | 95  | Пчелы. Н. Некрасова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/10 |
| Иекрасова                                                   |     | Муха и пчела. И. Крылова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1  |
| Гонорода Тоничиния И По                                     |     | Жаворонокъ. В. Жуковскаго .<br>Утро года. Д. Кайгородова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141  |
| Генераль Топтыгинъ. Н. Не-                                  | 96  | Provide H. Ocamora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142  |
| RPACOSA                                                     | 98  | Весна. Н. Огарева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143  |
| Зима. К. Ушинскаго                                          |     | Рапача вострости в И Учини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140  |
| Дътство. И. Сурикова                                        | 100 | Вербное воскресенье. К. Ушин-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Пфиотро И Изменти                                           |     | на волю. К. Баранцевича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Дътство. И. Никитина                                        | 101 | Propos a composition more ways.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Зимою. И. Бълонсова                                         |     | Вчера я отворилъ темницу. Ө.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.45 |
| Царство сна. С. Надсона                                     | 102 | Туманскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147  |
| Прохожій. Д. Григоровича .                                  |     | Въ чужбинъ свято соблюдаю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Зимняя ночь русака. Гр. Л.                                  | 104 | А. Пушкина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Толетого                                                    | 104 | Легенда. А. Плещеева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140  |
| RIMINO WITH THE THE THE THE THE THE THE THE THE T           | 106 | Спаситель. Гр. А. Толстого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148  |
| Зимнее утро въ городъ. Гр. Л.                               | 100 | Въ Геосиманскомъ саду. И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150  |
| Толстого                                                    | 108 | Никитина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150  |
| Подокрыти Тургенева                                         |     | на Страстнои недълъ. А. Че-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150  |
| Человъкъ подъ сивтомъ. С.                                   | 100 | x08a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%  |
| Аксакови<br>Елка, Я: Полоискаго                             | 109 | Наканунъ Свътлаго праздника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| E.IKa, M. HOLOUCKU20                                        | 111 | Н Некрасова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

| Cmp.                              | Cmp.                             |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Пасхальная ночь. М. Салты-        | Сказка объ Цванъ-царевичъ.       |
| кова                              | Tooice 199                       |
| кова                              | Тоэке                            |
| екаго —                           | Набитый дуракъ. Тоже 215         |
| скаго                             | Правда и кривда. Тоже 216        |
| кова                              | Шемякинъ судъ. Перед. изъ        |
| Подъ напъвъ молитвъ насхаль-      | •нар. сказки 217                 |
| ныхъ. К. Фофанова 160             | тар. сказки                      |
| Ласточка. Н. Огарева —            | скаго                            |
| Уженіе рыбы. <i>А. Фета</i> —     | скаго                            |
| Пъсня пахаря. А. Кольцова 162     | Пушкина $\dots$ 231              |
| Собака и лошадь. И. Крылова . —   | Заколдованное мъсто. Н. Го-      |
| Старикъ и трое молодыхъ.          | голя                             |
| Его эке                           | Лягушка-путешественница. В.      |
| Похороны. С. Надсона —            | Гаршина                          |
| Сельское кладбище. И. Нажи-       | Пріемышъ. Д. Мамина-Сиби-        |
| вина                              | ряка.<br>Перепелка. И. Тургенева |
| Весенній дождь въ деревив.        | Перепелка. И. Тургенева 267      |
| <b>Л.</b> Григоровича             | Морское плаваніе. Его же 272     |
| Весенняя гроза. Ө. Тютчева . 166  | Емеля-охотникъ. Д. Мамина-       |
| Весенияя тучка. Н. Грекова . —    | Сибиряка                         |
| Камень и червякъ. И. Крылова. —   | Исторія моего дітства. Гр.       |
| Весна. А. Плещеева 167            | Л. Толетого                      |
| Зеленый шумъ. Н. Некрасова. 168   | Дътвора. A. Чехова . · . · 323   |
| Игры въ рощъ. Ө. Буслаева —       | Мальчики. Его эксе               |
| Въ лъсъ за ландышами. Д.          | Мальчики. <i>Его энсе</i>        |
| Кайгородова                       | Ягоды. Гр. Л. Толетого 338       |
| Жестокая забава. О. Буслаева. 171 | Въ грозу. С. Гусева-Оренбург-    |
| «По гиъзда, по яйца!» М. Бог-     | скаго                            |
| _ данова                          | Въ бурю. А. Серафимовича 351     |
| Добрая лисица. И. Крылова . 174   | На моръ. С. Кондурушкина. 362    |
| Нашъ садъ. Д. Кайгородова . 175   | Пожаръ на кораблъ. К. Ста-       |
| Маевки. Его эксе 176              | токовича                         |
| Ночь. Ю. Жадовской 178            | Свътлая ночь. Allegro 376        |
| На Волгъ. М. Горькаго             | Махмулкины дъти. В. Немиро-      |
| На Волгъ. Н. Некрасова 179        | вича-Данченки                    |
| Дътство. А. Плещесва 180          | Сигналъ. В. Гаршина 391          |
| Переправа. М. Салтыкова 182       | Кавказский плънникъ. Гр. А.      |
|                                   | Толетого                         |
| CONTA TO DOOD OH                  | Чъмъ люди живы. Его жее 422      |
| ОТДЪЛЪ ВТОРОИ.                    |                                  |
| Сказочное царство. А. Иуш-        | отдълъ третій.                   |
| кина                              | Organia ir Briti.                |
| Лиса и волкъ. Нар. сказка . 🦞 187 | Народныя великорусскія при-      |
| Зм'вй и цыганъ. Тоже 188          | мъты                             |
| Никита Кожемяка. Тоже 191         | Пословицы                        |
| Баба-яга. Тоже 193                | Загалки 446                      |
| Сивгурка. Нар: сказка 195         | Разгадки 449                     |





PG Iz rodnoi literatury 3201

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

